

#### ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

### ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Н. В. ГОГОЛЯ

ВЪ ВОСЬМИ ТОМАХЪ.

подъ редакціей

А. Е. ГРУЗИНСКАГО.

со вступительной статьей

поч. Академика и профессора

Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКАГО.

TOMЪ VI.

книгоиздательство "ПЕЧАТНИКЪ".



Типо-литогр. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К $^{\circ}$ , Пименовская ул., соб. д М о с к в а — 1913.





Гоголь по рисунку Э. Мамонова. (Литографія вышла послѣ смерти Гоголя; Мамоновъ здѣсь, вѣроятно, обработалъ свой же рисунокъ съ натуры).

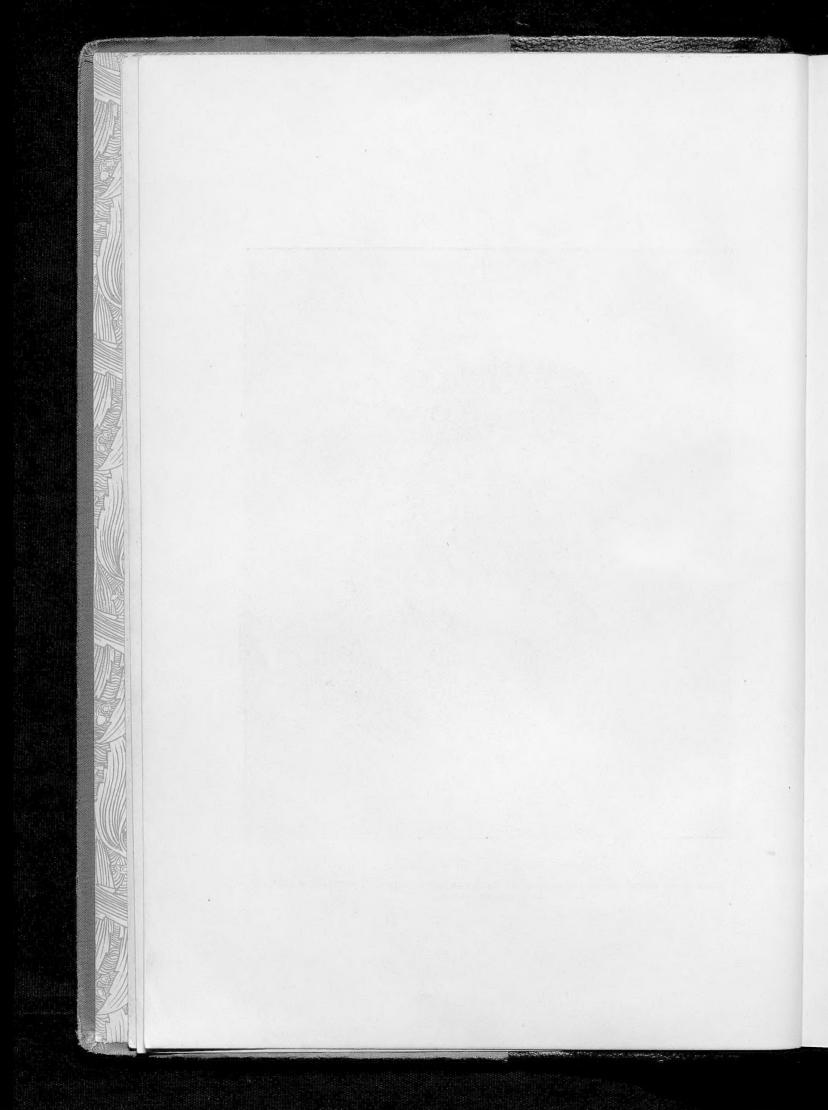



Обложка, рисованная самимъ Гоголемъ.

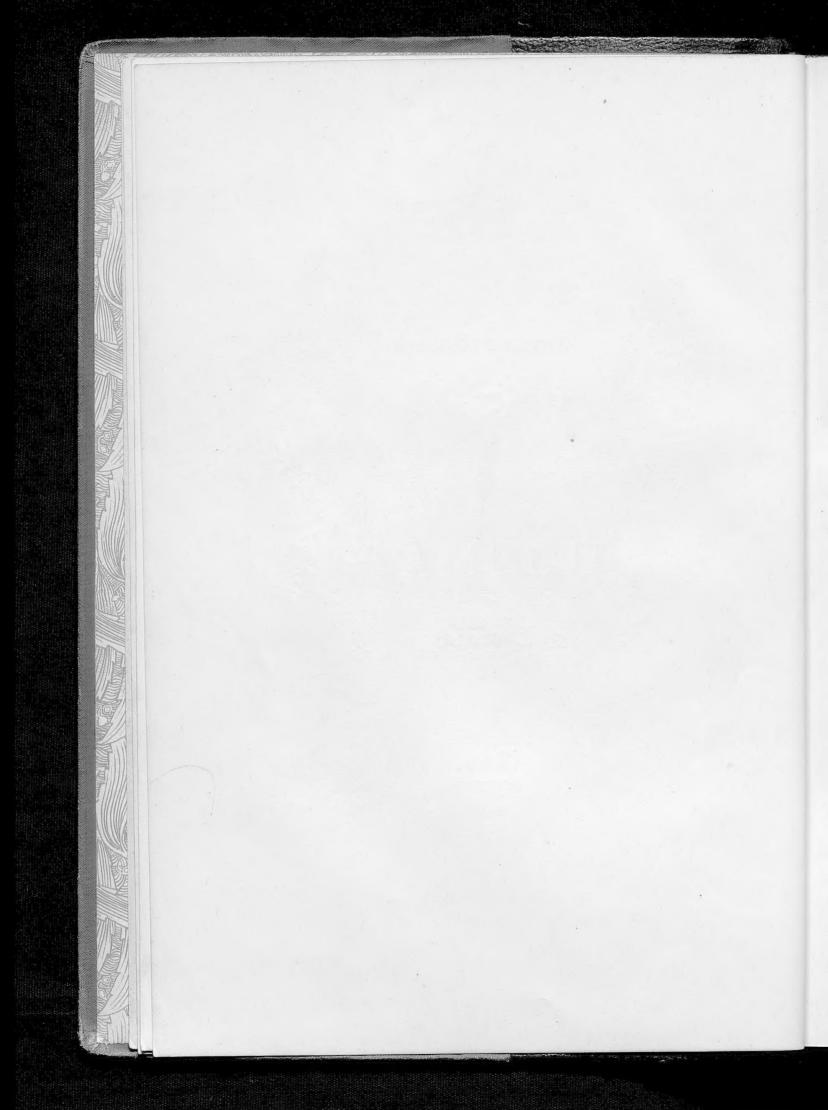

## МЕРТВЫЯ ДУШИ.

томъ второй.





#### ГЛАВА І. <sup>1</sup>)

Зачѣмъ же изображать бѣдность, да бѣдность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства? Что-жъ дѣлать, если уже таковы свойства сочинителя и, заболѣвъ собственнымъ несовершенствомъ, уже и не можетъ изображать онъ ничего другого, какъ только бѣдность, да бѣдность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства? И вотъ опять попали мы въ глушь, опять наткнулись на закоулокъ. Зато какая глушь и какой закоулокъ!

Какъ бы исполинскій валъ какой-то безконечной крѣпости, съ наугольниками и бойницами, шли, извиваясь, на тысячу слишкомъ верстъ горныя возвышенія. Великолѣпно возносились они надъ безконечными пространствами равнинъ, то отломами, известковато-глинистаго свойства, въ видѣ отвѣсныхъ стѣнъ, исчерченныхъ проточинами и рытвинами, то миловидно круглившеюся зеленою выпуклостью, покрытой, какъ мерлушками, молодымъ кустарникомъ, подымавшимся отъ срубленныхъ деревъ, то, наконецъ, темными гущами лѣса, какимъ-то чудомъ еще уцѣлѣвшими отъ топора. Рѣка то, вѣрная своимъ берегамъ,

<sup>1)</sup> Въ исправленной редакціи.

давала вмѣстѣ съ ними колѣна и повороты, то отлучалась прочь въ луга, затѣмъ, чтобы, извившись тамъ въ нѣсколько извивовъ, блеснуть, какъ огонь, передъ солнцемъ, скрыться въ рощѣ березъ, осинъ и ольхъ и выбѣжать оттуда въ торжествѣ, въ сопровожденіи мостовъ, мельницъ и плотинъ, какъ бы гонявщихся за нею на всякомъ поворотѣ.

Въ одномъ мѣстѣ крутой бокъ возвышеній убирался гуще въ зеленыя кудри деревъ. Искусственнымъ насажденіемъ, благодаря неровности гористаго оврага, съверъ и югъ растительнаго царства собрались сюда вмѣстѣ. Дубъ, ель, лѣсная груша, кленъ, вишнякъ и терновникъ, чилига и рябина, опутанная хмелемъ, то помогая другъ другу въ ростъ, то заглушая другъ друга, карабкались по всей горѣ, отъ низу до верху. Вверху же, у самаго ея темени, примъшивались къ ихъ зеленымъ верхушкамъ красныя крышки господскихъ строеній, коньки и гребни сзади скрывшихся избъ, верхняя надстройка господскаго дома съ рѣзнымъ балкономъ и большимъ полукруглымъ окномъ. И надъ всѣмъ этимъ собраньемъ деревъ и крышъ возносилась свыше всего своими пятью позлащенными, играющими верхушками старинная деревенская церковь. На всъхъ ея главахъ стояли золотые прорѣзные кресты, утвержденные золотыми проръзными же цъпями, такъ что издали, казалось, висъло на воздухъ ничъмъ неподдержанное, сверкавшее горячими червонцами золото. И все это, въ опрокинутомъ видъ, верхушками, крышками, крестами внизъ, миловидно отражалось въ рѣкѣ, гдѣ безобразно-дуплистыя ивы, однѣ стоя у береговъ, другія совсѣмъ въ водѣ, опустивши туда и вѣтви, и листья, опутанные склизкой бодягой, плававшей по водъ вмъстъ съ желтыми кувшинчиками, точно какъ бы разсматривали это чудное изображеніе.

Видъ былъ очень хорошъ, но видъ сверху внизъ, съ надстройки дома на отдаленья, былъ еще лучше. Равнодушно не могъ выстоять на балконъ никакой гость и посътитель. Отъ изумленья у него захватывало въ груди духъ, и онъ только вскрикивалъ: "Господи, какъ здѣсь просторно!" Безъ конца, безъ предѣловъ открывались пространства: за лугами, усѣянными рощами и водяными мельницами, въ нѣсколько зеленыхъ поясовъ, зеленѣли лѣса; за лѣсами, сквозь воздухъ, уже начинавшій становиться мглистымъ, желтѣли пески, и вновь лѣса, уже синѣвшіе, какъ моря или туманъ, далеко разливавшійся; и вновь пески, еще блѣднѣй, но все желтѣвшіе. На отдаленномъ небосклонъ лежали гребнемъ мѣловыя горы, блиставшія бѣлизною даже и въ ненастное время, какъ бы освѣщало ихъ вѣчное солнце. По ослѣпительной бѣлизнѣ ихъ, у подошвъ, мѣ-

стами гипсовыхъ, мелькали какъ бы дымившіяся туманно-сизыя пятна. Это были отдаленныя деревни, но ихъ уже не могъ разсмотрѣть человѣческій глазъ. Только вспыхивавшая при солнечномъ освѣщеніи искра золотой церковной маковки давала знать, что это было людное большое селеніе. Все это облечено было въ тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшіе до слуха отголоски воздушныхъ пѣвцовъ, пропадавшіе въ пространствахъ. Словомъ—гость, стоявшій на балконѣ, и послѣ какого-нибудь двухчасового созерцанія ничего другого не могъ выговорить, какъ только: "Господи, какъ здѣсь просторно!"

Кто-жъ былъ жилецъ и владѣтель этой деревни, къ которой, какъ къ неприступной крѣпости, нельзя было и подъѣхать отсюда, а нужно было подъѣзжать съ другой стороны, гдѣ вразсыпку дубы встрѣчали привѣтливо подъѣзжавшаго гостя, распростирая развѣсистыя вѣтви, какъ дружескія объятія, и провожая его къ лицу того самаго дома, котораго верхушку видѣли мы сзади и который стоялъ теперь весь на лицо, имѣя по одну сторону рядъ избъ, выказывавшихъ коньки и рѣзные гребни, а по другую—церковь, блиставшую золотомъ крестовъ и золотыми прорѣзными узорами висѣвшихъ въ воздухѣ цѣпей. Какому счастливцу принадлежалъ этотъ закоулокъ?

Помѣщику Тремалаханскаго уѣзда, Андрею Ивановичу Тѣнтѣтникову, молодому тридцатитрехлѣтнему счастливцу и

притомъ еще и неженатому человъку.

Кто-жъ онъ, что-жъ онъ, какихъ качествъ, какихъ свойствъ человѣкъ? У сосѣдей, читательницы, у сосѣдей слѣдуетъ разспросить. Сосѣдъ, принадлежавшій къ фамиліи ловкихъ, уже нынѣ вовсе исчезающихъ, отставныхъ штабъ-офицеровъ-брандеровъ, изъяснялся о немъ выраженіемъ: "Естественнѣйшій скотина! "Генералъ, проживавшій въ десяти верстахъ, говорилъ: "Молодой человѣкъ, неглупый, но много забралъ себѣ въ голову. Я бы могъ быть ему полезнымъ, потому что у меня не безъ связей и въ Петербургѣ, и даже при... "генералъ рѣчи не оканчивалъ. Капитанъ-исправникъ давалъ такой оборотъ отвѣту: "А вотъ я завтра же къ нему за недоимкой! "Мужикъ его деревни на вопросъ о томъ, какой у нихъ баринъ, ничего не отвѣчалъ. Стало быть, мнѣніе о немъ было неблагопріятное.

Безпристрастно же сказать—онъ не былъ дурной человѣкъ, онъ, просто, коптитель неба. Такъ какъ уже не мало есть на бѣломъ свѣтѣ людей, которые коптятъ небо, то почему-жъ и Тѣнтѣтникову не коптить его? Впрочемъ, вотъ на выдержку день изъ его жизни, совершенно похожій на всѣ другіе, и пусть изъ него судитъ читатель самъ, какой у него былъ характеръ, и какъ его жизнь соотвѣтствовала окружавшимъ его красотамъ.

Поутру просыпался онъ очень поздно и, приподнявшись, долго сидълъ на своей кровати, протирая глаза. И такъ какъ глаза на бъду были маленькіе, то протиранье ихъ производилось необыкновенно долго, и во все это время у дверей стоялъ человъкъ Михайло, съ рукомойникомъ и полотенцемъ. Стоялъ этотъ бъдный Михайло часъ, другой, отправлялся потомъ на кухню, потомъ вновь приходилъ, баринъ все еще протиралъ глаза и сидълъ на кровати. Наконецъ, подымался

Буфетчикъ Григорій. Рис. П. Боклевскаго.

онъ съ постели, умывался, надъвалъ халатъ и выходилъ въ гостиную затѣмъ, чтобы пить чай, кофей, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлѣба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы безсовъстно. И два часа просиживалъ онъ за чаемъ. И этого мало: онъ бралъ еще холодную чашку и съ ней подвигался къ окну, обращенному на дворъ; у окна же происходила всякій день спъдующая сцена.

Прежде всего ревълъ Григорій, дворовый человъкъ въ качествъ буфетчика, относившійся къ домо-

водкъ Перфильевнъ почти въ сихъ выраженіяхъ: "Душонка ты возмутительная, ничтожность этакая! Тебъ бы, гнусной, молчать! "

"А не хочешь ли вотъ этого?" выкрикивала ничтожность, или Перфильевна, показывая кукишъ, —баба, жесткая въ поступкахъ, несмотря на то, что охотница была до изюму, пастилы и всякихъ сластей, бывшихъ у нея подъ замкомъ.

"Въдь ты и съ приказчикомъ сцъпишься, мелочь ты анбар-

ная! " ревѣлъ Григорій.

"Да и приказчикъ воръ такой же, какъ и ты. Думаешь, баринъ не знаетъ васъ? вѣдь онъ здѣсь, вѣдь онъ все слышитъ".

"Гдѣ баринъ?"

"Да вотъ онъ сидитъ у окна; онъ все видитъ". И точно, баринъ сидълъ у окна и все видълъ.

Къ довершенію содома, кричалъ-кричмя дворовый ребятишка, получившій отъ матери затрещину, визжалъ борзой кобель, присѣвъ задомъ къ землѣ, по поводу горячаго кипятка, которымъ окатилъ его, выглянувши изъ кухни, поваръ. Словомъ, все голосило и верещало невыносимо. Баринъ все видѣлъ и

слышалъ. И только тогда, когда это дѣлалось до такой степени несносно, что мѣшало даже ничѣмъ не заниматься, высылалъ онъ сказать, чтобы шумѣли потише.

За два часа до объда уходилъ онъ къ себъ въ кабинетъ затъмъ. чтобы заняться серьезно сочиненіемъ, долженствовавшимъ обнять всю Россію со всъхъ точекъ-съ гражданской, политической, религіозной, философической, разръшить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временемъ, и опредълить ясно ея великую будущность; словомъ — все такъ и въ томъ видъ.



Перфильевна. Рис. П. Боклевскаго.

какъ любитъ задавать себѣ современный человѣкъ. Впрочемъ, колоссальное предпріятіе больше ограничивалось однимъ обдумываніемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагѣ рисунки, и потомъ все это отодвигалось на сторону, бралась намѣсто того въ руки книга и уже не выпускалась до самаго обѣда. Книга эта читалась вмѣстѣ съ супомъ, соусомъ, жаркимъ и даже съ пирожнымъ, такъ что иныя блюда оттого стыли, а другія принимались вовсе нетронутыми. Затѣмъ слѣдовала трубка съ кофеемъ, игра въ шахматы съ самимъ собой. Что же дѣлалось потомъ до самаго

ужина — право, и сказать трудно. Кажется, просто ничего не пъпалось.

И этакъ проводилъ время, одинъ-одинешенекъ въ цѣломъ мірѣ, молодой тридцатитрехлѣтній человѣкъ, сидень-сиднемъ, въ калатѣ и безъ галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотѣлось даже подняться вверхъ, не котѣлось даже растворять окна затѣмъ, чтобы забрать свѣжаго воздуха въ комнату, и прекрасный видъ деревни, которымъ не могъ равнодушно любоваться никакой посѣтитель, точно не существовалъ для самого хозяина. Изъ этого можетъ читатель видѣть, что Андрей Ивановичъ Тѣнтѣтниковъ принадлежалъ къ семейству тѣхъ пюдей, которые на Руси не переводятся, которымъ прежде имена были: увальни, лежебоки, байбаки и которыхъ теперь, право, не знаю, какъ назвать. Родятся ли уже такіе характеры, или потомъ образуются, какъ порожденіе печальныхъ обстоятельствъ, сурово обстанавливающихъ человѣка? Вмѣсто отвѣта на это лучше разсказать исторію его воспитанія и дѣтства.

Казалось, все клонилось къ тому, чтобы вышло изъ него что-то путное. Двѣнадцатилѣтній мальчикъ, остроумный, полузадумчиваго свойства, полуболъзненный, попалъ онъ въ учебное заведеніе, котораго начальникомъ на ту пору былъ человѣкъ необыкновенный. Идолъ юношей, диво воспитателей, несравненный Александръ Петровичъ одаренъ былъ чутьемъ слышать..... Какъ зналъ онъ свойства русскаго человъка! Какъ зналъ онъ дътей! Какъ умълъ двигать! Не было шалуна, который, сдълавши шалость, не пришелъ бы къ нему самъ и не повинился во всемъ. Этого мало: онъ получалъ строгое... но шалунъ уходилъ отъ него, не повъсивши носъ, но поднявъ его. И было что-то ободряющее, что-то говорившее: "Впередъ! Поднимайся скорѣе на ноги, несмотря, что ты упалъ". Не было у него и рѣчи къ нимъ о хорошемъ поведеній. Онъ обыкновенно говорилъ: "Я требую ума, а не чего-либо другого. Кто помышляетъ о томъ, чтобы быть умнымъ, тому некогда шалить: шалость должна исчезнуть сама собою . И точно, шалости исчезли сами собою. Презрѣнію товарищей подвергался тотъ, кто не стремился быть... Обиднъйшія прозвища должны были переносить взрослые ослы и дураки отъ самыхъ малолътнихъ и не смъли ихъ тронуть пальцемъ. "Это ужъ слишкомъ!" говорили многіе: "умники выйдутъ люди заносчивые".--"Нътъ, это не слишкомъ", говорилъ онъ: "неспособныхъ я не держу долго; съ нихъ довольно одного курса, а для умныхъ у меня другой курсъ". И точно, всъ способные выдерживали у него другой курсъ. Многихъ ръзвостей онъ не удерживалъ, видя въ нихъ начало развитія свойствъ душевныхъ и говоря, что онѣ ему нужны, какъ сыпи врачу—затъмъ, чтобы узнать достовърно, что именно заключено внутри человъка.

Какъ любили его всѣ мальчики! Нѣтъ, никогда не бываетъ такой привязанности у дѣтей къ своимъ родителямъ. Нѣтъ, ни даже въ безумные годы безумныхъ увлеченій не бываетъ такъ сильна неугасимая страсть, какъ сильна была любовь къ нему. До гроба, до позднихъ дней благодарный воспитанникъ, поднявъ бокалъ въ день рожденія своего чуднаго воспитателя, уже давно бывшаго въ могилъ, закрывалъ глаза и лилъ слезы по немъ. Его малъйшее одобрение уже бросало въ дрожь и въ радостный трепетъ и толкало честолюбивое желаніе всъхъ превзойти. Малоспособныхъ онъ не держалъ долго: для нихъ у него былъ коротенькій курсъ; но способные должны были у него выдерживать двойное ученье. И послъдній классъ, который былъ у него для однихъ избранныхъ, вовсе не походилъ на тѣ, какіе бываютъ въ другихъ заведеніяхъ. Тутъ только онъ требовалъ отъ воспитанника всего того, чего иные неблагоразумно требуютъ отъ дѣтей, -- того высшаго ума, который умѣетъ не посмѣяться, но вынести всякую насмъшку, спустить дураку и не раздражиться, и не выйти изъ себя, не мстить ни въ какомъ случаъ и пребывать въ гордомъ покоъ невозмущенной души; и все, что способно образовать изъ человъка твердаго мужа, тутъ было употреблено въ дъйствіе, и онъ самъ дълалъ съ ними безпрерывныя пробы. О, какъ онъ зналъ науку жизни!

Учителей у него не было много. Большую часть наукъ читалъ онъ самъ. Безъ педантскихъ терминовъ, напыщенныхъ воззрѣній и взглядовъ умѣлъ онъ передать самую душу науки, такъ что и малолътнему было видно, на что она ему нужна. Изъ наукъ были избраны только тѣ, которыя способны образовать изъ человъка гражданина земли своей. Большая часть лекцій состояла въ разсказахъ о томъ, что ожидаетъ юношу впереди, и весь горизонтъ его поприща умълъ онъ очертить такъ, что юноша, еще находясь на лавкѣ, мыслями и душой жилъ уже тамъ, на службъ. Ничего не скрывалъ: всъ огорченья и преграды, какія только воздвигаются человъку на пути его, всѣ искушенія и соблазны, ему предстоящіе, собиралъ онъ предъ нимъ во всей наготъ, не скрывая ничего. Все было ему извъстно, точно какъ бы перебылъ онъ самъ во всъхъ званіяхъ и должностяхъ. Оттого ли, что сильно уже развилось честолюбіе, оттого ли, что въ самыхъ глазахъ необыкновеннаго наставника было что-то говорящее юношѣ: впередъ!-это словцо, знакомое русскому человъку, производящее такія чудеса надъ его чуткой природой, --- но юноша съ самаго начала искалъ только трудностей, алча дъйствовать только тамъ, гдъ трудно, гдъ

больше препятствій, гдѣ нужно было показать большую силу души. Немногіе выходили изъ этого курса, но зато были крѣпыши, были обкуренные порохомъ люди. Въ службѣ они удерживались на самыхъ шаткихъ мѣстахъ, тогда какъ многіе, и умнѣйшіе ихъ, не вытерпѣвъ, изъ-за мелочныхъ непріятностей, бросили все или же, осовѣвъ, облѣнившись, очутились въ рукахъ взяточниковъ и плутовъ. Но они не пошатнулись и, зная и жизнь, и человѣка, и умудренные мудростью, возымѣли сильное вліяніе даже на дурныхъ людей.

Пылкое сердце честолюбиваго мальчишки долго билось при одной мысли о томъ, что онъ попадетъ, наконецъ, въ это отдъленіе. Что, казалось, могло быть лучше этого воспитателя для нашего Тънтътникова! Но нужно же, чтобы въ то самое время, когда онъ переведенъ былъ въ этотъ курсъ избранныхъ, чего такъ сильно желалъ, -- необыкновенный наставникъ скоропостижно умеръ! О, какой былъ для него ударъ! какая страшная первая потеря! Ему казалось, какъ бы... Все перемѣнилось въ училищъ. На мъсто Александра Петровича поступилъ какой-то Өедоръ Ивановичъ. Налегъ онъ тотъ же часъ на какіе-то внѣшніе порядки; сталъ требовать отъ дѣтей того, что можно требовать только отъ взрослыхъ. Въ свободной ихъ развязности почудилось ему что-то необузданное. И точно какъ бы на зло своему предшественнику объявилъ съ перваго дня, что для него умъ и успъхи ничего не значатъ, что онъ будетъ смотръть только на хорошее поведение. Странно, хорошаго-то поведенія и не добился Өедоръ Ивановичъ. Завелись шалости потаенныя. Все было въ струнку днемъ и шло попарно, а по ночамъ развелись кутежи.

Съ науками тоже случилось что-то странное. Выписаны были новые преподаватели, съ новыми взглядами и новыми углами и точками воззрѣній. Забросали слушателей множествомъ новыхъ терминовъ и словъ; показали они въ своемъ изложеніи и логическую связь, и слѣдованіе за новыми открытіями, и горячку собственнаго увлеченія; но, увы! не было только жизни въ самой наукѣ. Мертвечиной отозвалась въ устахъ ихъ мертвая наука. Однимъ словомъ, все пошло навыворотъ. Потерялось уваженье къ начальству и власти: стали насмѣхаться и надъ наставниками, и надъ преподавателями; директора стали называть Өедькой, булкой и другими разными именами. Развратъ завелся уже вовсе не дѣтскій; завелись такія дѣла, что нужно было многихъ выключить и выгнать. Въ два года узнать нельзя было заведенія.

Андрей Ивановичъ былъ нрава тихаго. Его не могли увлечь ни ночныя оргіи товарищей, которые обзавелись какой-то дамой

передъ самыми окнами директорской квартиры, ни кощунство ихъ надъ святыней изъ-за того только, что попался не весьма умный попъ. Нѣтъ, душа его и сквозь сонъ слышала небесное свое происхожденіе. Его не могли увлечь; но онъ повѣсилъ носъ. Честолюбіе уже было возбуждено, а дѣятельности и поприща ему не было. Лучше-бъ было и не возбуждать его. Онъ слушалъ горячившихся на кафедрахъ профессоровъ, а вспоминалъ прежняго наставника, который, не горячась, умѣлъ гово-

рить понятно. Какихъ предметовъ и какихъ курсовъ онъ не слушалъ! Медицину, философію, и даже право, и всеобщую исторію человъчества въ такомъ огромномъ видѣ, что профессоръ въ три года успѣлъ только прочесть введеніе, да развитіе общинъ какихъ-то нѣмецкихъ городовъ, — и Богъ знаетъ, чего онъ не слушалъ! Но все это оставалось въ головъ его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму, онъ слышалъ только, что не такъ должно преподаваться, акакъне зналъ. И вспоминалъ онъ часто объ Александрѣ Петрови-



Тънтътниковъ. Рис. П. Боклевскаго.

чѣ, и такъ ему бывало грустно, что не зналъ онъ, куда дѣться отъ тоски.

Но молодость счастлива тѣмъ, что у ней есть будущее. По мѣрѣ того, какъ приближалось время къ выпуску, сердце его билось. Онъ говорилъ себѣ: "Вѣдь это еще не жизнь; это только приготовленіе къ жизни; настоящая жизнь на службѣ: тамъ подвиги". И, не взглянувши на прекрасный уголокъ, такъ поражавшій всякаго гостя-посѣтителя, не поклонившись праху своихъ родителей, по обычаю всѣхъ честолюбцевъ понесся онъ въ Петербургъ, куда, какъ извѣстно, стремится ото всѣхъ сто-

ронъ Россіи наша пылкая молодежь—служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки безцвътнаго, холоднаго, какъ ледъ, общественнаго обманчиваго образованія. Честолюбивое стремленіе Андрея Ивановича осадилъ, однако же. съ самаго начала его дядя, дъйствительный статскій совътникъ Онуфрій Ивановичъ. Онъ объявилъ, что главное дъло въ хорошемъ почеркъ, а не въ чемъ-либо другомъ, что безъ этого не попадешь ни въ министры, ни въ государственные люди. Съ большимъ трудомъ и съ помощью дядиныхъ протекцій, наконецъ, онъ опредълился въ какой-то департаментъ. Когда ввели его въ великолъпный свътлый залъ, съ паркетами и письменными лакированными столами, походившій на то, какъ бы засъдали здъсь первые вельможи государства, трактовавшіе о судьбъ всего государства, и увидълъ онъ легіоны красивыхъ пишущихъ господъ, шумъвшихъ перьями и склонившихъ голову на-бокъ, и посадили его самого за столъ, предложа тутъ же переписать какую-то бумагу, какъ нарочно нѣсколько мелкаго содержанія (переписка шла о трехъ рубляхъ, производившаяся полгода) — необыкновенно странное чувство проникнуло неопытнаго юношу: сидъвшіе вокругъ его господа показались ему такъ похожими на учениковъ! Къ довершенію сходства, иные изъ нихъ читали глупый переводный романъ, засунувъ его въ большіе листы разбираемаго дъла, какъ бы занимаясь самымъ дъломъ, и въ то же время вздрагивая при всякомъ появленіи начальника. Такъ это все ему показалось странно, такъ занятія прежнія значительнье ныньшнихъ, пріуготовленіе къ службь лучше самой службы! Ему стало жалко по школъ. И вдругъ, какъ живой, предсталъ предъ нимъ Александръ Петровичъ, и чутьчуть онъ не заплакалъ. Комната закружилась, перемѣшались чиновники и столы, и чуть удержался онъ отъ мгновеннаго потемнѣнія. "Нѣтъ", подумалъ онъ въ себѣ, очнувшись: "примусь за дъло, какъ бы оно ни казалось вначалъ мелкимъ!" Скръпясь духомъ и сердцемъ, ръшился онъ служить по примъру прочихъ.

Гдѣ не бываетъ наслажденій? Живутъ они и въ Петербургѣ, несмотря на суровую, мрачную его наружность. Трещитъ по улицамъ сердитый, тридцатиградусный морозъ; взвизгиваетъ исчадье сѣвера, вѣдьма-вьюга, заметая тротуары, слѣпя глаза, пудря мѣховые воротники, усы людей и морды мохнатыхъ скотовъ, но привѣтливо, и сквозъ летающіе перекрестно охлопья, свѣтитъ вверху окошко гдѣ-нибудь и въ четвертомъ этажѣ: въ уютной комнаткѣ, при скромныхъ стеариновыхъ свѣчкахъ, подъ шумокъ самовара, ведется согрѣвающій и сердце и душу разговоръ, читается свѣтлая страница вдохновеннаго русскаго поэта,

какими наградилъ Богъ свою Россію, и такъ возвышенно-пылко трепещетъ молодое сердце юноши, какъ не водится и подъ полуденнымъ небомъ.

Скоро Тѣнтѣтниковъ свыкнулся съ службою, но только она сдълалась у него не первымъ дъломъ и цълью, какъ онъ полагалъ было вначалѣ, но чѣмъ-то вторымъ. Она служила ему распредѣленіемъ времени, заставивъ его болѣе дорожить остававшимися минутами. Дядя, дъйствительный статскій совътникъ. уже начиналъ было думать, что въ племянникъ будетъ прокъ, какъ вдругъ племянникъ подгадилъ. Въ числъ друзей Андрея Ивановича, которыхъ у него было довольно, попалось два человъка, которые были то, что называется огорченные люди. Это были тѣ безпокойно-странные характеры, которые не могутъ переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется въ ихъ глазахъ несправедливостью. Добрые по началу, но безпорядочные сами въ своихъ дъйствіяхъ, требуя къ себъ снисхожденія и въ то же время исполненные нетерпимости къ другимъ, они подъйствовали на него сильно и пылкой рѣчью, и образомъ благороднаго негодованія противъ общества. Они, разбудивши въ немъ нервы и духъ раздражительности, заставили замѣчать всѣ тѣ мелочи, на которыя онъ прежде и не думалъ обращать вниманія. Өедоръ Өедоровичъ Лѣницынъ, начальникъ одного изъ отдѣленій, помѣщавшихся въ великолъпныхъ залахъ, вдругъ ему не понравился. Онъ сталъ отыскивать въ немъ бездну недостатковъ. Ему показалось, что Лѣницынъ, въ разговорахъ съ высшими, весь превращался въ какой-то приторный сахаръ, и - въ уксусъ, когда обращался къ нему подчиненный; что будто, по примъру всъхъ мелкихъ людей, бралъ онъ на замъчаніе тъхъ, которые не являлись къ нему съ поздравленіемъ въ праздники, мстилъ тѣмъ, которыхъ имена не находились у швейцара на листѣ; и, вслъдствіе этого, онъ почувствовалъ къ нему отвращеніе нервическое. Какой-то злой духъ толкалъ его сдѣлать что-нибудь непріятное Өедору Өедоровичу. Онъ на то наискивался съ какимъ-то особымъ наслажденіемъ и въ томъ успѣлъ. Разъ поговорилъ онъ съ нимъ до того крупно, что ему объявлено было отъ начальства - либо просить извиненія, либо выходить въ отставку. Онъ подалъ въ отставку. Дядя, дъйствительный статскій совътникъ, пріъхалъ къ нему, перепуганный и умоляющій: "Ради самого Христа! помилуй, Андрей Ивановичъ! что это ты дълаешь? Оставлять такъ выгодно начатый карьеръ изъ-за того только, что попался не такой, какъ хочется, начальникъ! Помилуй! что ты? что ты? Въдь если на это глядъть, тогда и въ службъ никто бы не остался. Образумься, отринь гордость, самолюбіе, потзжай и объяснись съ нимъ! "

"Не въ томъ дѣло, дядюшка", сказалъ племянникъ. "Мні не трудно попросить у него извиненія. Я виноватъ: онъ на чальникъ и такъ не слѣдовало говорить съ нимъ. Но дѣло вотъ въ чемъ. У меня есть другая служба: триста душъ крестьянъ имѣніе въ разстройствѣ, управляющій — дуракъ. Государству утраты немного, если вмѣсто меня сядетъ въ канцелярію дру гой переписывать бумагу, но большая утрата, если триста че повѣкъ не заплатятъ податей. Я,—что вы подумаете?—помѣ щикъ, который... служба... Если я позабочусь о сохраненіи, сбереженіи и улучшеніи участи ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю государству триста исправнѣйшихъ, трезвыхъ, работящихъ под данныхъ,—чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника отдѣленія, Лѣницына?"

Дъйствительный статскій совътникъ остался съ открытымъ ртомъ отъ изумленія. Такого потока словъ онъ не ожидалъ Немного подумавши, началъ онъ было въ такомъ родъ: "Но все же... но какъ же таки... какъ же запропастить себя въ деревню? Какое же общество можетъ быть между..? Здъсь все таки на улицъ попадется навстръчу генералъ, князь. Пройдешь и самъ мимо какого-нибудь... тамъ... ну, и газовое освъщеніе, промышленная Европа; а въдь тамъ, что ни попадется, все это или мужикъ, или баба. За что жъ такъ, за что жъ себя осу

дить на невъжество на всю жизнь свою?"

Но убъдительныя представленія дяди на племянника не произвели дъйствія. Деревня начинала представляться какимъто привольнымъ пріютомъ, воспоительницею думъ и помышленій, единственнымъ поприщемъ полезной дъятельности. Ужъ онъ откопалъ и новъйшія книги по части сельскаго хозяйства Словомъ-черезъ недъли двъ послъ этого разговора былъ онъ уже въ окрестности тъхъ мъстъ, гдъ пронеслось его дътство. невдалекъ отъ того прекраснаго уголка, которымъ не могъ налюбоваться никакой гость и посътитель. Новое чувство въ немъ встрепенулось. Въ душѣ стали просыпаться прежнія, давно не выходившія наружу, впечатлівнія. Онъ уже многія мівста позабылъ вовсе и смотрълъ любопытно, какъ новичокъ, на прекрасные виды. И вотъ, неизвъстно отчего, вдругъ забилось у него сердце. Когда же дорога понеслась узкимъ оврагомъ въ чащу огромнаго заглохнувшаго пъса, и онъ увидъпъ вверху, внизу, надъ собой и подъ собой, трехсотлътніе дубы тремъ человъкамъ въ обхватъ, въ перемежку съ пихтой, вязомъ и осокоромъ, перераставшимъ вершину тополя, и когда на вопросъ: "чей лъсъ?" ему сказали: "Тънтътникова"; когда, выбравшись изъ лъса, понеслась дорога лугами, мимо осиновыхъ рощъ, молодыхъ и старыхъ ивъ и лозъ, въ виду тянувшихся вдали возвышеній, и двумя

мостами перелетьла въ разныхъ мъстахъ одну и ту же ръку. оставляя ее то вправо, то влъво отъ себя, и когда на вопросъ: "чьи луга и поемныя мъста?" отвъчали ему: "Тънтътникова"; когда поднялась потомъ дорога на гору и пошла по ровной возвышенности, -- съ одной стороны мимо неснятыхъ хлъбовъ, пшеницы, ржи и ячменя, съ другой же стороны мимо всъхъ прежде проъханныхъ имъ мъстъ, которыя всъ вдругъ показались въ сокращенномъ отдаленіи, и когда, постепенно темнѣя, входила и вошла потомъ дорога подъ тънь широкихъ развилистыхъ деревъ, размѣстившихся вразсыпку по зеленому ковру до самой деревни, замелькали ръзныя избы мужиковъ и красныя крышки каменныхъ господскихъ строеній, и блеснули золотые верхи (церкви), когда пылко забившееся сердце и безъ вопроса знало, куда прівхало: ощущенья, непрестанно накоплявшіяся, исторгнулись наконецъ въ громогласныхъ словахъ: "Ну, не дуракъ ли я былъ доселъ? Судьба назначила мнъ быть обладателемъ земного рая, а я закабалилъ себя кропателемъ мертвыхъ бумагъ? Воспитавшись, просвътясь, сдълавъ запасъ свъдъній, нужныхъ для распространенія добра между подвластными, для улучшенія цѣлой области, для исполненія многообразныхъ обязанностей помъщика, который является въ одно и то же время и судьей, и распорядителемъ, и блюстителемъ порядка, ввърить это мъсте невѣжѣ-управителю, а себѣ предпочесть заочное производство дълъ между людьми, которыхъ я и въ глаза не видалъ, которыхъ я ни характеровъ, ни качествъ не знаю, предпочесть настоящему управленію бумажное, фантастическое управленіе провинціями, отстоящими за тысячи верстъ, гдѣ не была никогда нога моя и гдъ могу надълать только кучи несообразностей и глупостей!"

А между тѣмъ его ожидало другое зрѣлище. Узнавши о пріѣздѣ барина, мужики собрались къ крыльцу. Сороки, кички, повойники, зипуны и картинно-окладистыя бороды красиваго населенія обступили его кругомъ. Когда раздались слова: "Кормилецъ нашъ!.. вспомнилъ..." и невольно заплакали старики и старухи, помнившіе и его дѣда, и прадѣда, не могъ онъ самъ удержаться отъ слезъ. И думалъ онъ про себя: "Столько любви! и за что?—За то, что я никогда не видалъ ихъ, никогда не занимался ими!" И далъ онъ себѣ обѣтъ дѣлить съ ними труды и занятія.

И сталъ онъ хозяйничать, распоряжаться. Уменьшилъ барщину, убавивъ дни работъ на помѣщика и прибавивъ времени мужику. Дурака-управителя выгналъ. Самъ сталъ входить во все, показываться на поляхъ, на гумнѣ, въ овинахъ, на мельницахъ, у пристани, при грузкѣ и сплавкѣ барокъ и плоскодо-

нокъ, такъ что лѣнивые стали даже почесываться Но продолжалось это недолго. Мужикъ смѣтливъ: онъ понялъ скоро, что баринъ, хоть и прытокъ, и есть въ немъ тоже охота взяться за многое, но какъ именно, какимъ образомъ взяться, этого еще не смыслитъ, говоритъ грамотѣйно и не вдолбежъ. Вышло го, что баринъ и мужикъ какъ-то не то, чтобы совершенно не поняли другъ друга, но, просто, не спѣлись вмѣстѣ, не приспо-

Зобились выводить одну и ту же ноту.

Тънтътниковъ сталъ замѣчать, что на господской землъ все выходило какъ-то хуже, чѣмъ на мужичьей. Сѣялось раньше, всходило позже, а работали, казалось, хорошо. Онъ самъ присутствовалъ и приказалъ выдать даже по чапорухѣ водки за усердные труды. У мужиковъ уже давно колосилась рожь, высыпался овесъ, кустилось просо, а у него едва начиналъ только идти хлѣбъ въ трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словомъ, сталъ замѣчать баринъ, что мужикъ просто плутуетъ, несмотря на всѣ льготы. Попробовалъ было укорить, но получилъ такой отвѣтъ: "Какъ можно, баринъ, чтобы мы о господской, то-есть, выгодѣ не радѣли! Сами изволили видѣть, какъ старались, когда пахали и сѣяли—по чапорухѣ водки приказали подать". Что было на это возражать?

"Да отчего же теперь вышлс скверно?" допрашивалъ

баринъ.

"Кто его знаетъ? Видно, червь подъѣлъ снизу. Да и лѣто вишь ты какое: совсѣмъ дождей не было".

Но баринъ видѣлъ, что у мужиковъ червь не подъѣдалъ снизу, да и дождь шелъ какъ-то странно. полосою: мужику

угодилъ, а на барскую ниву хоть бы каплю выронилъ.

Еще труднъй ему было падить съ бабами. То и дъло отпрашивались онъ отъ работъ, жалуясь на тягость барщины. Странное дъло! онъ уничтожилъ вовсе всякіе приносы холста, ягодъ, грибовъ и оръховъ, наполовину сбавилъ съ нихъ другихъ работъ, думая, что бабы обратятъ это время на домашнее хозяйство, обошьютъ, одънутъ своихъ мужей, умножатъ огороды. Не тутъ-то было! Праздность, драка, сплетни и всякія ссоры завелись между прекраснымъ поломъ такія, что мужья то и дъло приходили къ нему съ такими словами: "Баринъ, уйми бъса-бабу! Точно чортъ какой—житья нътъ отъ ней!"

Хотѣлъ онъ было, скрѣпя свое сердце, приняться за строгость; но какъ быть строгимъ? Баба приходила такой бабой; такъ развизгивалась, такая была хворая, больная, такихъ скверныхъ, гадкихъ наворачивала на себя тряпокъ; ужъ откуда она ихъ набирала, Богъ ее вѣсть. "Ступай, ступай себѣ только съ глазъ моихъ! Богъ съ тобой!" говорилъ бѣдный Тѣнтѣтниковъ,

и вослѣдъ затѣмъ видѣлъ, какъ больная, вышедъ за ворота схватывалась съ сосѣдкой за какую-нибудь рѣпу и такъ отламывала ей бока, какъ не сумѣетъ и здоровый мужикъ.

Вздумалъ онъ было попробовать какую-то школу между ними завести, но отъ этого вышла такая чепуха, что онъ и голову повъсилъ; лучше было и не задумывать! Въ дълахъ судейскихъ и разбирательствахъ оказались ровно ни къ чему всъ эти юридическія тонкости, на которыя навели его профессорафилософы. И та сторона вретъ, и другая вретъ, и чортъ ихъ разберетъ! И видълъ онъ, что нужнъй было тонкостей юридическихъ и философскихъ книгъ простое познанье человъка; и видълъ онъ, что въ немъ чего-то недостаетъ, а чего - Богъ въсть. И случилось обстоятельство, такъ часто случающееся: ни мужикъ не узналъ барина, ни баринъ мужика; и мужикъ сталъ дурной стороной, и баринъ дурной стороной. Все это значительно охладило и овеніе пом'єщика. При работахъ онъ уже присутствовалъ безъ вниманія. Шумѣли ли тихо косы въ покосахъ, метали-ль стога, клались ли клади, вблизи-ль ладилось сельское дъло - его глаза глядъли подальше; вдали-ль производилась работа -- его глаза отыскивали предметы поближе или смотръли въ сторону на какой-нибудь извивъ ръки, по берегамъ которой ходилъ красноносый, красноногій мартынъ, разумъется—птица, а не человъкъ. Они смотръли любопытно. какъ онъ, поймавъ у берега рыбу, держалъ ее поперекъ въ носу, какъ бы раздумывая, глотать или не глотать, - и глядя въ то же время пристально вдоль ръки, гдъ въ отдаленіи бълѣлся другой мартынъ, еще не поймавщій рыбы, но глядѣвшій пристально на мартына, уже поймавшаго рыбу. Или же, зажмуривъ вовсе глаза и приподнявъ голову кверху, къ пространствамъ небеснымъ, предоставлялъ онъ обонянью впивать запахъ полей, а слуху поражаться голосами воздушнаго пъвучаго населенія, когда оно отовсюду, отъ небесъ и отъ земли, соединяется въ одинъ звукосогласный хоръ, не переча другъ другу. Во ржи бъетъ перепелъ, въ травъ дергаетъ дергунъ, надъ нимъ урчатъ и чиликаютъ перелетающія коноплянки, блеетъ поднявшійся на воздухъ барашекъ, трелитъ жаворонокъ, исчезая въ свътъ, и звонами трубъ отдается турлыканье журавлей, строящихъ въ треугольники свои вереницы въ небесахъ высоко. Откликается вся въ звуки превратившаяся окрестность... Творецъ! какъ еще прекрасенъ Твой міръ въ глуши, въ деревушкѣ, вдали отъ подлыхъ большихъ дорогъ и городовъ! Но и это стало ему наскучать. Скоро онъ и вовсе пересталъ ходить въ поля, засъть въ комнаты, отказался принимать даже съ докладами приказчика.

Прежде изъ сосъдей завернетъ къ нему бывало отставной гусаръ-поручикъ, прокуренный насквозь трубочный куряка, или же ръзкаго направленія недоучившійся студентъ, набравшійся мудрости изъ современныхъ брошюръ и газетъ. Но и это стало ему надобдать. Разговоры ихъ начали ему казаться какъ-то поверхностными, европейски-открытое обращение съ потрепкой по колѣну, также и низкопоклонства и развязности – начали ему казаться уже черезчуръ прямыми и открытыми. Онъ рѣшился съ ними раззнакомиться со встми и произвелъ это даже довольно ръзко. Именно, когда наипріятнъйшій во всъхъ поверхностныхъ разговорахъ обо всемъ, представитель уже нынѣ отходящихъ полковниковъ-брандеровъ и съ тъмъ вмъстъ передовой начинавшагося новаго образа мыслей, Варваръ Николаевичъ Вишнепокромовъ, пріфхалъ къ нему затфмъ, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философіи, и литературы, и морали, и даже состоянія финансовъ въ Англіи, — онъ выслалъ сказать, что его нътъ дома, и въ то же время имълъ неосторожность показаться передъ окошкомъ. Гость и хозяинъ встрътипись взорами. Одинъ, разумъется, проворчалъ сквозь зубы: "скотина!", другой послалъ ему съ досады тоже что-то въ родъ свиньи. Тъмъ и кончились сношенія. Съ тъхъ поръ не заъзжалъ къ нему никто.

Онъ этому былъ радъ и предался обдумыванію большого сочиненія о Россіи. Какъ обдумывалось это сочиненіе, — читатель ужъ видѣлъ. Установился странный, безпорядочный порядокъ. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минутъ, въкоторыя какъ будто пробуждался онъ ото сна. Когда привозила почта газеты и журналы и попадалось ему въ печати знакомое имя прежняго товарища, уже преуспѣвавшаго на видномъ поприщѣ государственной службы или приносившаго посильную дань наукамъ и дѣлу всемірному, тайная тихая грусть подступала ему подъ сердце, и скорбная, безмолвно-грустная, тихая жалоба на бездѣйствіе свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. Съ необыкновенной силой воскресало предъ нимъ школьное минувшее время, и представалъ вдругъ, какъ живой, Александръ Петровичъ... Гра-

домъ лились изъ глазъ его слезы...

Что значили эти рыданія? Обнаруживала ли ими болѣющая душа скорбную тайну своей болѣзни,—что не успѣлъ образоваться и окрѣпнуть начинавшій въ немъ строиться высокій внутренній человѣкъ;—что, неиспытанный измлада въ борьбѣ съ неудачами, не достигнулъ онъ до высокаго состоянія возвышаться и крѣпнуть отъ преградъ и препятствій; что, растопившись подобно разогрѣтому металлу, богатый запасъ великихъ

ощущеній не принялъ послѣдней закалки; что слишкомъ для него рано умеръ необыкновенный наставникъ и что нѣтъ теперь никого во всемъ свѣтѣ, кто бы былъ въ силахъ воздвигнуть шатаемыя вѣчными колебаньями силы и лишенную упругости, немощную волю, кто бы крикнулъ душѣ пробуждающимъ крикомъ это бодрящее слово: впередъ, котораго жаждетъ повсюду, на всѣхъ ступеняхъ стоящій, всѣхъ сословій и званій, и промысловъ, русскій человѣкъ?

Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской души нашей умѣлъ бы намъ сказать это всемогущее слово впередъ? кто, зная всѣ силы и свойства и всю глубину нашей природы, однимъ чародѣйнымъ мановеньемъ могъ бы устремить насъ на высокую жизнь? Какими слезами, какою любовью заплатилъ бы ему благодарный русскій человѣкъ! Но вѣки проходятъ за вѣками, позорной лѣнью и безумной дѣятельностью незрѣлаго юноши объемлется... и не дается Богомъ мужъ, умѣющій произносить его!

Одно обстоятельство чуть было не разбудило его, чуть было не произвело переворота въ его характеръ: случилось что-то похожее на любовь. Но и тутъ дѣло кончилось ничѣмъ. Въ сосъдствъ, въ десяти верстахъ отъ его деревни, проживалъ генералъ, отзывавшійся, какъ мы уже видѣли, не весьма благосклонно о Тѣнтѣтниковъ. Генералъ жилъ генераломъ, хлѣбосольствовалъ, любилъ, чтобы сосѣди пріѣзжали изъявлять ему почтеніе, самъ визитовъ не платилъ, говорилъ хрипло, читалъ книги и имѣлъ дочь, существо невиданное, странное. Она была что-то живое, какъ сама жизнь.

Имя ей было Улинька. Воспиталась она какъ-то странно. Ее учила англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще въ дътствъ. Отцу было некогда. Впрочемъ, любя дочь до безумія, онъ могъ только избаловать ее. Какъ въ ребенкъ, возросшемъ на свободъ, въ ней было все своенравно. Если бы кто увидалъ, какъ внезапный гнѣвъ собиралъ вдругъ строгія морщины на прекрасномъ челѣ ея и какъ она спорила пылко съ отцомъ своимъ, онъ бы подумалъ, что это было капризнъйшее созданіе. Но гнъвъ ея вспыхивалъ только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или дурномъ поступкъ съ къмъ бы то ни было. И никогда не споривала она за себя самоё и не оправдывала себя. Гнѣвъ этотъ исчезнулъ бы въ минуту, если бы она увидала въ несчастіи того самаго, на кого гнѣвалась. При первой просьбъ о подаяніи кого бы то ни было, она готова была бросить ему весь свой кошелекъ, со всъмъ, что въ немъ ни было, не вдаваясь ни въ какія разсужденья и разсчеты. Было въ ней

что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вслъдъ за мыслью-выражение лица, выражение разговора, движеніе рукъ; самыя складки платья какъ бы стреми лись въ ту же сторону и, казалось, какъ бы она сама вотъ улетитъ вослъдъ за собственными словами. Ничего не было въ ней утаеннаго. Ни передъ къмъ не побоялась бы она обна ружить своихъ мыслей, и никакая сила не могла бы ее заста вить молчать, когда ей хотълось говорить. Ея очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того безтрепетно-свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней какъ-то смущался недобрый человъкъ и нъмълъ; самый развязный и бойкій на слова не находилъ съ нею слова и терялся, а застънчивый могъ разговориться съ нею, какъ никогда въ жизни своей ни съ къмъ, и съ первыхъ минутъ разговора ему уже казалось, что гдъ-то и когда-то онъ зналъ ее и какъ бы эти самыя черты ея ему гдъ-то уже видълись, что случилось это во дни какого-то незапамятнаго младенчества, въ какомъ-то родномъ домѣ, веселымъ вечеромъ, при радостныхъ играхъ дътской толпы: и надолго послъ того становился ему скучнымъ разумный возрастъ человѣка.

Точно то же случилось съ нею и съ Тѣнтѣтниковымъ. Не-изъяснимое новое чувство вошло къ нему въ душу. Скучная

жизнь его на мгновеніе озарилась.

Генералъ принималъ сначала Тънтътникова довольно хо рошо и радушно; но сойтись между собою они не могли. Разговоры ихъ оканчивались споромъ и какимъ-то непріятнымъ ощущеніемъ съ объихъ сторонъ, потому что генералъ не любилъ противоръчія и возраженія; Тънтътниковъ, съ своей стороны, тоже былъ человъкъ щекотливый. Разумъется, что ради дочери прощалось многое отцу, и миръ у нихъ держался, покуда не прівхали гостить къ генералу родственницы: графиня Бордырева и княжна Юзякина, отсталыя фрейлины прежняго двора, но удержавшія и донынѣ кое-какія связи, вслѣдствіе чего генералъ передъ ними немножко подличалъ. Съ самаго ихъ пріѣзда Тънтътникову показалось, что онъ сталъ къ нему холоднъе, не замъчалъ его или обращался какъ съ лицомъ безсловеснымъ; говорилъ ему какъ-то пренебрежительно: любезнъйшій, послушай, братецъ, и даже ты. Это его, наконецъ, взорвало. Скръпя сердце и стиснувъ зубы, онъ, однако же, имълъ присутствіе духа сказать обыкновенно учтивымъ и мягкимъ голосомъ, между тъмъ какъ пятна выступили на лицъ его и все внутри его кипѣло: "Я благодарю васъ, генералъ, за расположеніе. Словомъ ты вы меня вызываете на тъсную дружбу, обязывая и меня говорить вамъ ты. Но различие въ лътахъ препятствуетъ та



Улинька. Рис. П. Боклевскаго.

кому фамильярному между нами обращенію". Генералъ смутился. Собирая слова и мысли, сталъ онъ говорить, хотя нѣсколько несвязно, что слово *ты* было имъ сказано не въ томъ смыслѣ, что старику иной разъ позволительно сказать молодому человѣку *ты* (о чинѣ своемъ онъ не упомянулъ ни слова).

Разумъется, съ этихъ поръ знакомство между ними прекратилось, и любовь кончилась при самомъ началъ. Потухнулъ свътъ, на минуту было передъ нимъ блеснувшій, и послъдовавшія за нимъ сумерки стали еще сумрачнъй. Все поворотило на жизнь, которую читатель видълъ въ началъ главы—на лежанье и бездъйствіе. Въ домъ завелись гадость и безпорядокъ. Половая щетка оставалась по цълому дню посреди комнаты вмъстъ съ соромъ. Панталоны заходили даже въ гостиную. На щегопеватомъ столъ передъ диваномъ лежали засаленныя подтяжки, точно какое угощенье гостю, и до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но чуть не клевали домашнія куры. Взявши перо, безсмысленно чертилъ онъ на бумагъ по цълымъ часамъ рогульки, домики, избы, тельги, тройки. Но иногда, все позабывши, перо чертило само собой, безъ въдома хозяина, маленькую головку съ тонкими чертами, съ быстрымъ пронзительнымъ взглядомъ и приподнятой прядью волосъ, и въ изумленіи видълъ хозяинъ, какъ выходилъ портретъ той, съ которой портрета не написалъ бы никакой живописецъ-художникъ. И еще грустнъе ему становилось и, въря тому, что нътъ на землъ счастья, оставался онъ еще болье посль того скучнымъ и безотвътнымъ.

Таково было состояніе души Андрея Ивановича Тѣнтѣтникова. Въ то время, когда, по обыкновенію, подсѣлъ онъ къ окну глазѣть обычнымъ порядкомъ, но къ изумленію своему не слыхалъ ни Григорія, ни Перфильевны, во дворѣ, напротивъ, было нѣкоторое движенье и нѣкоторая суета. Поварченокъ и поломойка бѣжали отворять ворота. Въ воротахъ показались кони, точь въ точь, какъ лѣпятъ иль рисуютъ ихъ на тріумфальныхъ воротахъ: морда направо, морда налѣво, морда посерединѣ. Свыше ихъ, на козлахъ—кучеръ и лакей, въ широкомъ сюртукѣ, опоясавшій себя носовымъ платкомъ. За ними господинъ въ картузѣ и шинели, закутанный въ косынку радужныхъ цвѣтовъ. Когда экипажъ изворотился передъ крыльцомъ, оказалось, что былъ онъ не что другое, какъ рессорная легкая бричка. Господинъ, необыкновенно приличной наружности, соскочилъ на крыльцо съ быстротой и ловкостью почти военнаго человѣка.

Андрей Ивановичъ струсилъ: онъ принялъ его за чинов-

ника отъ правительства. Надобно сказать, что въ молодости своей онъ было замъшался въ одно неразумное дъло. Два философа изъ гусаръ, начитавшіеся всякихъ брошюръ, да недокончившій учебнаго курса эстетикъ, да промотавшійся игрокъ затьяли какое-то филантропическое общество, подъ верховнымъ распоряженіемъ стараго плута и масона и тоже карточнаго игрока, но красноръчивъйшаго человъка. Общество было устроено съ обширною цълью-доставить прочное счастіе всему человъчеству, отъ береговъ Темзы до Камчатки. Касса денегъ потребовалась огромная: пожертвованья собирались съ великодушныхъ членовъ неимовърныя. Куда это все пошло-зналъ объ этомъ только одинъ верховный распорядитель. Въ общество это затянули его два пріятеля, принадлежавшіе къ классу огорченныхъ людей, добрые люди, но которые, отъ частыхъ тостовъ во имя науки, просвъщенія и будущихъ одолженій человъчеству. сдълались потомъ формальными пьяницами. Тънтътниковъ скоро спохватился и выбылъ изъ этого круга. Но общество успѣло уже запутаться въ какихъ-то другихъ дъйствіяхъ, даже не совсѣмъ приличныхъ дворянину, такъ что потомъ завязались дъла и съ полиціей... А потому не мудрено, что, и вышедши и разорвавши всякія сношенія съ ними, Тѣнтѣтниковъ не могъ, однако же, оставаться покоенъ; на совъсти у него было не совсъмъловко. Не безъ страха глядълъ онъ и теперь на растворявшуюся дверь.

Страхъ его, однако же, прошелъ вдругъ, когда гость раскланялся съ ловкостью неимовърной, сохраняя почтительное положение головы, нѣсколько на-бокъ, и въ короткихъ, но опредълительныхъ словахъ изъяснилъ, что уже издавна ъздитъ онъ по Россіи, побуждаемый и потребностями, и любознательностью: что государство наше преизобилуетъ предметами замѣчательными, не говоря ужъ объ обиліи промысловъ и разнообразіи почвъ; что онъ увлекся картиннымъ мъстоположениемъ его деревни; что, несмотря, однако же, на мъстоположение, онъ не дерзнулъ бы обезпокоить его неумъстнымъ заъздомъ своимъ, если бы не случилось, по поводу весеннихъ разлитій и дурныхъ дорогъ, внезапной изломки въ экипажѣ его, требующей руки помощи со стороны кузнецовъ и мастеровъ; что при всемъ томъ, однако же, если бы даже и ничего не случилось въ его бричкѣ, онъ бы не могъ отказать себѣ въ удовольствіи засвидѣтельствовать ему лично свое почтенье.

Окончивъ рѣчь, гость съ обворожительной пріятностью подшаркнулъ ногой, обутой въ щегольской лайковый полусапожекъ, застегнутый на перламутровыя пуговки, и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнулъ тутъ же нѣсколько назадъ съ легкостью резиннаго мячика.

Успокоившійся Андрей Ивановичъ заключилъ, что это дол женъ быть какой-нибудь любознательный ученый профессоръ, ко торый ѣздитъ по Россіи, можетъ быть, затѣмъ, чтобы собирать какія-нибудь растенія или, можетъ быть, предметы ископаемые Тотъ же часъ изъявилъ онъ ему всякую готовность споспѣше ствовать во всемъ; предложилъ своихъ мастеровъ, колесниковъ и кузнецовъ; просилъ расположиться, какъ въ собственномъ домѣ; усадилъ его въ большія вольтеровскія кресла и приготовился

слушать его разсказъ по части естественныхъ наукъ.

Гость, однако же, коснулся больше событій внутренняго міра. Уподобилъ жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду въроломными вътрами; упомянулъ о томъ, что долженъ былъ перемънить много должностей, что много потерпълъ онъ за правду, что даже самая жизнь его была не разъ въ опасности со стороны враговъ, и много еще разсказалъ онъ такого, что показывало въ немъ скоръе практическаго человъка. Въ заключенье же ръчи высморкался онъ въ бълый батистовый платокъ такъ громко, какъ Андрей Ивановичъ еще и не слыхивалъ Подчасъ попадается въ оркестръ такая пройдоха-труба, которая когда хватитъ, покажется, что крякнуло не въ оркестръ, но въ собственномъ ухъ. Точно такой же звукъ раздался въ пробужденныхъ покояхъ дремавшаго дома, и немедленно вослъдъ за нимъ воспослъдовало благоуханье одеколона, невидимо распространенное ловкимъ встряхнутьемъ носового батистоваго платка

Читатель, можетъ быть, уже догадался, что гость былъ не другой кто, какъ нашъ почтенный Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Онъ немножко постарълъ: какъ видно, не безъ бурь и тревогъ было для него это время. Казалось, какъ бы и самый фракъ немножко поизветшалъ, и бричка, и кучеръ, и слуга, и пошади, и упряжь какъ бы поистерлись и поизносились. Казалось, какъ бы и самые финансы даже не были въ завидномъ состояніи. Но выраженье лица, приличье, обхожденье остались тъ же. Даже какъ бы еще пріятнъе сталъ онъ въ поступкахъ и оборотахъ, еще ловче подвертывалъ подъ ножку ножку, когда садился въ кресла. Еще болъе было мягкости въ выговоръ ръчей, осторожной умъренности въ словахъ и выраженьяхъ, болъе умънья держать себя и болъе такту во всемъ. Бълъй и чище снъговъ были на немъ воротнички и манишка, и, несмотря на то, что былъ онъ съ дороги, ни пушинки не съло къ нему на фракъ, -- коть приглашай сей же часъ его на именинный объдъ. Щеки и подбородокъ выбриты были такъ, что одинъ слѣпой могъ не полюбоваться пріятной выпуклостью круглоты ихъ.

Въ домъ тотъ же часъ произошло преобразованье. Половина его, дотолъ пребывавшая въ слъпотъ, съ заколоченными

ставнями, вдругъ прозръла и озарилась. Все начало размъщаться въ освътившихся комнатахъ, и скоро все приняло такой видъ: комната, опредъленная быть спальней, вмъстила въ себъ вещи. необходимыя для ночного туалета; комната, опредѣленная быть кабинетомъ... но прежде необходимо знать, что въ этой комнатъ было три стола: одинъ письменный передъ диваномъ. другой ломберный - между окнами, передъ зеркаломъ, третій угольный въ углу, между дверью въ спальню и дверью въ необитаемый залъ съ инвалидною мебелью, служившій теперь передней, въ который дотолъ съ годъ не заходилъ никто. На этомъ угольномъ столѣ помѣстилось вынутое изъ чемодана платье, и именно: панталоны подъ фракъ, панталоны новые. панталоны съренькіе, два бархатныхъ жилета и два атласныхъ и сюртукъ. Все это размѣстилось одно на другомъ пирамидкой и прикрылось сверху носовымъ шелковымъ платкомъ. Въ другомъ углу, между дверью и окномъ, выстроились рядкомъ сапоги: одни не совсъмъ новые, другіе совсъмъ новые, лакированные полусапожки и спальные. Они также стыдливо занавъсились шелковымъ носовымъ платкомъ, — такъ, какъ бы ихъ тамъ вовсе не было. На письменномъ столъ тотчасъ же въ большомъ порядкъ размъстипись: шкатулка, банка съ одеколономъ, календарь и два какіе-то романа, оба вторые тома. Чистое бълье помъстилось въ комодъ, уже находившемся въ спальнъ; бълье же, которое слъдовало прачкъ, завязано было въ узелъ и подсунуто подъ кровать. Сабля, ъздившая по дорогамъ для внушенія страха ворамъ, помъстилась тоже въ спальнъ, повиснувши на гвоздѣ, невдалекѣ отъ кровати. Все приняло видъ чистоты и опрятности необыкновенной. Нигдъ ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздухъ какъ-то облагородился: въ немъ утвердился пріятный запахъ здороваго, свъжаго мужчины, который бълья не занашиваетъ, въ баню ходитъ и вытираетъ себя мокрой губкой по воскреснымъ днямъ. Въ переднемъ залъ покушался было утвердиться на время запахъ служителя Петрушки, но Петрушка скоро перемѣщенъ былъ на кухню, какъ оно и слѣдовало.

Въ первые дни Андрей Ивановичъ опасался за свою независимость, чтобы какъ-нибудь гость не связалъ его, не стъснилъ какими-нибудь измѣненіями въ образѣ жизни и не разрушился бы порядокъ дня его, такъ удачно заведенный; но опасенія были напрасны. Павелъ Ивановичъ нашъ показалъ необыкновенно гибкую способность приспособиться къ всему. Одобрилъ философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обѣщаетъ столѣтнюю жизнь. Объ уединеніи выразился весьма счастливо, именно, что оно питаетъ великія мысли въ

человъкъ. Взглянувъ на библіотеку и отозвавшись съ похвалой о книгахъ вообще, замътилъ, что онъ спасаютъ отъ праздности человъка. Выронилъ словъ немного, но съ въсомъ. Въ поступкахъ же своихъ показался онъ также еще болѣе кстати. Вовремя являлся, во-время уходилъ; не затруднялъ хозяина запросами въ часы неразговорчивости его; съ удовольствіемъ игралъ съ нимъ въ шахматы, съ удовольствіемъ молчалъ. Въ то время, когда одинъ пускалъ кудреватыми облаками трубочный дымъ. другой, не куря трубки, придумывалъ, однако же, соотвътствовавшее тому занятіе: вынималъ, напримъръ, изъ кармана серебряную съ чернью табакерку и, утвердивъ ее между двухъ пальцевъ лѣвой руки, оборачивалъ ее быстро пальцемъ правой. въ подобіе того, какъ земная сфера обращается около своей оси, или же такъ по ней барабанилъ пальцемъ, въ присвистку. Словомъ-не мѣшалъ хозяину. "Я въ первый разъ вижу человѣка. съ которымъ можно жить", говорилъ про себя Тѣнтѣтниковъ: "вообще этого искусства у насъ мало. Между нами есть довольно людей, и умныхъ, и образованныхъ, и добрыхъ, но людей постоянно-ровнаго характера, людей, съ которыми можно бы прожить въкъ и не поссориться-я не знаю, много ли у насъ можно отыскать такихъ людей. Вотъ первый человъкъ, котораго я вижу". Такъ отзывался Тънтътниковъ о своемъ гостъ.

Чичиковъ, съ своей стороны, былъ очень радъ, что поселился на время у такого мирнаго и смирнаго хозяина. Цыганская жизнь ему надоъла. Пріотдохнуть, хотя на мъсяцъ, въ прекрасной деревнъ, въ виду полей и начинавщейся весны, полезно

было даже и въ гемороидальномъ отношеніи.

Трудно было найти лучшій уголокъ для отдохновенія. Весна, долго задерживаемая холодами, вдругъ началась во всей красѣ своей, и жизнь заиграла повсюду. Уже голубѣли пролѣски, и по свѣжему изумруду первой зелени желтѣлъ одуванчикъ, лиловорозовый анемонъ наклонялъ нѣжную головку. Рои мошекъ и кучи насѣкомыхъ показались на болотахъ; за ними въ догонъ бѣгалъ ужъ водяной паукъ, а за ними всякая птица въ сухіе тростники собралась отвсюду. И все собиралось поближе смотрѣть другъ друга. Вдругъ населилась земля, проснулись лѣса, луга зазвучали. Въ деревнѣ пошли хороводы. Гулянью былъ просторъ. Что яркости въ зелени! что свѣжести въ воздухѣ! что птичьяго крику въ садахъ! Рай, радость и ликованье всего! Деревня звучала и пѣла, какъ бы на свадьбѣ.

Чичиковъ ходилъ много. Прогулкамъ и гуляньямъ былъ раздолъ повсюду. То направлялъ прогулку свою по плоской вершинъ возвышеній, въ виду разстилавшихся внизу долинъ, по которымъ повсюду оставались еще большія озера отъ водополья,

и островами на нихъ темнѣли еще безлистные лѣса; или же вступалъ въ гущи, въ лѣсные овраги, гдѣ столпя... густо дерева, отягченныя птичьими гнѣздами, вмѣсти... каркающихъ во ронъ, перекрестными летаньями помрачавшихъ небо. По просохнувшей землѣ можно было отправляться къ пристани, откуда съ горохомъ, ячменемъ и пшеницей отчаливали первыя суда, между тѣмъ, какъ въ то же время съ оглушительнымъ шумомъ неслась повергаться вода на колеса начинавшей работать мельницы. Ходилъ онъ наблюдать первыя весеннія работы, глядѣть, какъ свѣжая орань черной полосою проходила по зелени, и засѣватель, постукивая рукою о сито, висѣвшее у него на груди горстью разбрасывалъ сѣмена ровно, ни зернышка не передавши на ту или другую сторону.

Чичиковъ вездѣ побывалъ. Перетолковалъ и переговорилъ и съ приказчикомъ, и съ мужикомъ, и съ мельникомъ. Узналъ все, обо всемъ, и что, и какъ, и какимъ образомъ хозяйство идетъ, и на сколько хлѣба продается, и что выбираютъ весной и осенью за умолъ муки, и какъ зовутъ каждаго мужика, и кто съ кѣмъ въ родствѣ, и гдѣ купилъ корову, и чѣмъ кормитъ свинью, словомъ—все. Узналъ и то, сколько перемерло мужиковъ; оказалось— немного. Какъ умный человѣкъ, замѣтилъ онъ вдругъ, что незавидно идетъ хозяйство у Андрея Ивановича повсюду упущенія, нерадѣнье, воровство, не мало и пьянства И думалъ: "Какая, однако же, скотина Тѣнтѣтниковъ! Такое имѣніе и этакъ запустить! Можно бы имѣть пятьдесятъ тысячъ годового доходу".

Не разъ, посреди такихъ прогулокъ, приходило ему на мысль сдълаться когда-нибудь самому, т.-е., разумъется, не теперь, но послѣ, когда обдѣлается главное дѣло и будутъ средства въ рукахъ, -- сдълаться самому мирнымъ владъльцемъ подобнаго помѣстья. Тутъ, разумѣется, сейчасъ представлялась ему даже и молодая, свъжая, бълолицая бабенка, изъ купеческаго или другого богатаго сословія, которая бы даже знала и музыку. Представлялось ему и молодое покольніе, долженствовавшее увъковъчить фамилію Чичиковыхъ: ръзвунчикъ-мальчишка и красавица дочка, или даже два мальчугана, двъ и даже три дѣвчонки, чтобы было всѣмъ извѣстно, что онъ дѣйствительно жилъ и существовалъ, а не то, что прошелъ какойнибудь тѣнью или призракомъ по землѣ, —чтобы не было стыдно и передъ отечествомъ. Тогда ему начинало представляться даже и то, что недурно бы и къ чину нъкоторое прибавленіе: статскій совътникъ, напримъръ, чинъ почтенный и уважительный. Мало ли чего не приходитъ въ умъ, во время прогулокъ, человъку, что человъка такъ часто уноситъ отъ скучной настоящей минуты, теребитъ, дразнитъ, шевелитъ воображение и бываетъ ему любо даже тогда, когда увъренъ онъ самъ, что это

никогда не сбудется!

Людямъ Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они такъ же, какъ и онъ, обжились въ ней. Петрушка сощелся очень скоро съ буфетчикомъ Григоріемъ, хотя сначала они оба важничали и дулись другъ передъ другомъ нестерпимо. Петрушка пустилъ Григорію пыль въ глаза своею бывалостью въ разныхъ мѣстахъ; Григорій же осадилъ его сразу Петербургомъ, въ которомъ Петрушка не былъ. Последній хотель было подняться и вытхать на дальности разстояній ттхъ мъстъ, въ которыхъ онъ бывалъ; но Григорій назвалъ ему такое мъсто, какого ни на какой картъ нельзя было отыскать, и насчиталъ тридцать тысячъ слишкомъ верстъ, такъ что служитель Павла Ивановича совсѣмъ осовѣлъ, разинулъ ротъ и былъ поднятъ на смѣхъ тутъ же всею дворней. Дѣло, однако жъ, кончилось между ними самой тъсной дружбой. Въ концъ деревни Лысый Пименъ, дядя всѣхъ крестьянъ, держалъ кабакъ, которому имя было Акулька. Въ этомъ заведеньи видѣли ихъ всѣ часы дня. Тамъ стали они свои други, или то, что называютъ въ народъ кабацкіе завсегдатели.

У Селифана была другого рода приманка. На деревнъ, что ни вечеръ, пълись пъсни, заплетались и расплетались весенніе хороводы. Породистыя, стройныя дъвки, какихъ уже трудно теперь найти въ большихъ деревняхъ, заставляли его по нѣсколькимъ часамъ стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше: всѣ бѣлогрудыя, бѣлошейныя, у всѣхъ глаза рѣпой, у всъхъ глаза съ поволокой, походка павлиномъ и коса до пояса. Когда, взявшись объими руками за бълыя руки, медленно двигался онъ съ ними въ хороводѣ, или же выходилъ на нихъ стѣной, въ ряду другихъ парней, и, выходя также стѣной навстрѣчу имъ, громко выпѣвали, усмѣхаясь, горластыя дѣвки: "Бояре, покажите жениха!" и тихо померкала вокругъ окольность, и раздававшійся далеко за рѣкой возвращался грустнымъ назадъ отголосокъ напѣва, не знапъ онъ и самъ тогда, что съ нимъ дѣлалось. Во снѣ и наяву, утромъ и въ сумерки все мерещилось ему потомъ, что въ объихъ рукахъ его бълыя руки, и движется онъ въ хороводъ.

Конямъ Чичикова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и засъдатель, и самый чубарый нашли пребываніе у Тънтътникова совсъмъ не скучнымъ, овесъ отличнымъ, а расположеніе конюшенъ необыкновенно удобнымъ: у всякаго стойло, хотя и отгороженное, но черезъ перегородки можно было видъть и другихъ лошадей, такъ что, если бы пришла кому-ни-



«Породистыя д'явки».



будь изъ нихъ, даже самому дальнему, блажь вдругъ заржать, можно было ему отвътствовать тъмъ же тотъ же часъ.

Словомъ, всѣ обжились, какъ дома. Что же касается до той надобности, ради которой Павелъ Ивановичъ объѣзжалъ пространную Россію, то-есть до мертвыхъ душъ, то насчетъ этого предмета онъ сдѣлался очень остороженъ и деликатенъ, если бы даже пришлось вести дѣло съ дураками круглыми. Но Тѣнтѣтниковъ, какъ бы то ни было, читаетъ книги, философствуетъ,

старается изъяснить себѣ всякія причины всего - зачѣмъ и почему? "Нѣтъ, лучше поискать, нельзя ли съ другого конца". Такъ думалъ онъ. Раздобаривая почасту съ дворовыми людьми, онъ, между прочимъ, отъ нихъразвѣдалъ, что баринъ вздилъ прежде довольно нерѣдко къ сосѣду-генералу, что у генерала барышня, что баринъбыло къбарышнъ, да и барышня тоже къ барину... но потомъ вдругъ за что-то не поладили и разошлись. Онъ замътилъ и самъ, что Андрей Ивановичъ карандашомъ и перомъ все рисовалъ какія-то головки, одна на другую похожія.



Лысый Пименъ. Рис. П. Боклевскаго.

Одинъ разъ, послѣ обѣда, оборачивая по обыкновенію пальцемъ серебряную табакерку вокругъ ея оси, сказалъ онътакъ: "У васъ все есть, Андрей Ивановичъ, одного только не достаетъ".

"Чего?" спросилъ тотъ, выпуская кудреватый дымъ.

"Подруги жизни", сказалъ Чичиковъ.

Ничего не сказалъ Андрей Ивановичъ. Тъмъ разговоръ и кончился.

Чичиковъ не смутился, выбралъ другое время, уже передъ ужиномъ, и, разговаривая о томъ и о семъ, сказалъ вдругъ:

"А право, Андрей Ивановичъ, вамъ бы очень не мѣшало жениться".

Хоть бы слово сказалъ на это Тѣнтѣтниковъ, точно, какъ

бы и самая рѣчь объ этомъ была ему непріятна.

Чичиковъ не смутился. Въ третій разъ выбраль онъ время уже посль ужина и сказалъ такъ: "А все-таки, какъ ни переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вамъ жениться:

впадете въ ипохондрію".

Слова ли Чичикова были на этотъ разъ такъ убѣдительны, или же расположеніе духа въ этотъ день у него было особенно настроено къ откровенности,—онъ вздохнулъ, сказалъ, пустивши кверху трубочный дымъ: "На все нужно родиться счастливцемъ, Павелъ Ивановичъ", и разсказалъ все, какъ было, всю исторію знакомства съ генераломъ и разрыва.

Когда услышалъ Чичиковъ, отъ слова до слова, все дѣло и увидѣлъ, что изъ-за одного слова *ты* произошла такая исторія, онъ оторопѣлъ. Съ минуту смотрѣлъ пристально въ глаза Тѣнтѣтникову, не зная, какъ рѣшить объ немъ: дуракъ ли онъ

круглый, или только придурковатъ, и наконецъ-

"Андрей Ивановичъ! помилуйте!" сказалъ онъ, взявши его за объ руки: "какое жъ оскорбленіе? что жъ тутъ оскорбитель-

наго въ словѣ ты?"

"Въ самомъ словъ нътъ ничего оскорбительнаго", сказалъ Тънтътниковъ: "но въ смыслъ слова, но въ голосъ, съ которымъ сказано оно, заключается оскорбленіе. *Ты!*—это значитъ: "Помни, что ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что нътъ никого лучше; а пріъхала какая-нибудь княжна Юзякина—ты знай свое мъсто, стой у порога". Вотъ что это значитъ! "Говоря это, смирный и кроткій Андрей Ивановичъ засверкалъ глазами; въ голосъ его послышалось раздраженіе оскорбленнаго чувства.

"Да хоть бы даже и въ этомъ смыслъ, что жъ тутъ та-

кого?" сказалъ Чичиковъ.

"Какъ! Вы хотите, чтобы я продолжалъ бывать у него послѣ такого поступка?"

"Да какой же это поступокъ? Это даже не поступокъ",

сказалъ хладнокровно Чичиковъ.

"Какъ не поступокъ?" спросилъ въ изумленіи Тѣнтѣтниковъ.

"Это генеральская привычка, а не поступокъ; они всѣмъ говорятъ  $m \omega$ . Да, впрочемъ, почему жъ этого и не позволить заслуженному, почтенному человѣку?.."

"Это другое дѣло", сказалъ Тѣнтѣтниковъ. "Если бы онъ былъ старикъ, бѣднякъ, не гордъ, не чванливъ, не генералъ,

я бы тогда позволилъ ему говорить мн $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  и принялъ бы даже почтительно".

"Онъ совсѣмъ дуракъ", подумалъ про себя Чичиковъ: "оборвышу позволить, а генералу не позволить!.."—"Хорошо!" сказалъ онъ вслухъ: "положимъ, онъ васъ оскорбилъ, зато вы и поквитались съ нимъ; онъ вамъ, и вы ему. Ссориться, оставляя личное, собственное дѣло,—это, извините... Если уже избрана цѣль, ужъ нужно идти напроломъ. Что глядѣть на то, что человѣкъ плюется! Человѣкъ всегда плюется: онъ такъ ужъ созданъ. Да вы не отыщете теперь во всемъ свѣтѣ такого, который бы не плевался".

"Странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!" думалъ про себя въ недоумѣніи Тѣнтѣтниковъ, совершенно озадаченный такими

словами.

"Какой, однако же, чудакъ этотъ Тънтътниковъ!" думалъ

между тѣмъ Чичиковъ.

"Андрей Ивановичъ! я буду съ вами говорить, какъ братъ съ братомъ. Вы человѣкъ неопытный, — позвольте мнѣ обдѣлать это дѣло. Я съѣзжу къ его превосходительству и объясню, что случилось это съ вашей стороны по недоразумѣнію, по молодости и незнанію людей и свѣта".

"Подличать передъ нимъ я не намъренъ!" сказалъ, оскорбившись, Тънтътниковъ: "да и васъ не могу на это уполно-

мочить".

"Подличать я не способенъ", сказалъ, оскорбившись, Чичиковъ. "Провиниться въ другомъ проступкѣ, по человѣчеству, могу, но въ подлости—никогда... Извините, Андрей Ивановичъ, за мое доброе желаніе, я не ожидалъ, чтобы слова мои принимали вы въ такомъ обидномъ смыслѣ". Все это было сказано съ чувствомъ достоинства.

"Я виноватъ, простите!" сказалъ торопливо тронутый Тѣнтѣтниковъ, схвативъ его за обѣ руки. "Я не думалъ васъ оскорбить. Клянусь, ваше доброе участіе мнѣ дорого! Но оставимъ этотъ разговоръ. Не будемъ больше никогда объ этомъ го-

ворить! "

"Въ такомъ случаѣ, я такъ поѣду къ генералу".

"Зачѣмъ?" спросилъ Тѣнтѣтниковъ, смотря въ недоумѣніи ему въ глаза.

"Засвидътельствовать почтеніе".

"Странный человъкъ этотъ Чичиковъ!" подумалъ Тънтътниковъ.

"Странный человъкъ этотъ Тънтътниковъ!" подумалъ Чичиковъ.

"Я завтра же, Андрей Ивановичъ, около десяти часовъ

утра къ нему и поѣду. По-моему, чѣмъ скорѣй засвидѣтельствовать почтеніе человѣку, тѣмъ лучше. Такъ какъ бричка моя еще не пришла въ надлежащее состояніе, то позвольте мнѣ взять у васъ коляску. Я бы завтра же, этакъ около десяти часовъ утра, къ нему бы и съѣздилъ".

"Помилуйте, что за просьба? Вы полный господинъ: и эки-

пажъ, и все въ вашемъ расположении".

Послѣ такого разговора они простились и разошлись спать,

не безъ разсужденія о странностяхъ другъ друга.

Чудная, однако же, вещь! На другой день, когда подали Чичикову лошадей и вскочилъ онъ въ коляску съ легкостью почти военнаго человъка, одътый въ новый фракъ, бълый галстухъ и жилетъ, и покатился свидътельствовать почтеніе генералу, Тънтътниковъ пришелъ въ такое волненіе духа, какого давно не испытывалъ. Весь этотъ ржавый и дремлющій ходъ его мыслей превратился въ дъятельно-безпокойный. Возмущение нервическое обуяло вдругъ всѣми чувствами доселѣ погруженнаго въ безпечную лънь байбака. То садился онъ на диванъ, то подходилъ къ окну, то принимался за книгу, то хотълъ мыслить — безуспъшное хотънье! мысль не лъзла къ нему въ голову. То старался ни о чемъ не мыслить-безуспъшное старанье! Отрывки чего-то, похожаго на мысли, концы и хвостики мыслей пъзли и отовсюду наклевывались къ нему въ голову. "Странное состояніе!" сказалъ онъ и придвинулся къ окну глядъть на дорогу, проръзавшую дуброву, въ концъ которой еще курилась неуспъвшая улечься пыль. Но, оставивъ Тънтътникова, послѣдуемъ за Чичиковымъ.

## ГЛАВА ІІ.

Добрые кони въ полчаса съ небольшимъ пронесли Чичикова чрезъ десятиверстное пространство: сначала дубровою, потомъ хлѣбами, начинавшими зеленѣть посреди свѣжей орани, потомъ горной окраиной, съ которой поминутно открывались виды на отдаленья; потомъ широкою аллеей липъ, едва начинавшихъ развиваться, внесли его въ самую середину деревни. Тутъ аллея липъ своротила направо и, превратясь въ улицу тополей, огороженныхъ снизу плетеными коробками, уперлась въ чугунныя сквозныя ворота, сквозь которыя глядѣлъ кудряво богатый рѣзной фронтонъ генеральскаго дома, опиравшійся на восемь коринескихъ колоннъ. Повсюду несло масляной краской,

все обновлявшей и ничему не дававшей состарѣться. Дворъчистотой подобенъ былъ паркету. Съ почтеніемъ соскочилъ Чичиковъ, приказалъ о себѣ доложить генералу и былъ введенъ къ нему прямо въ кабинетъ. Генералъ поразилъ его величественной наружностью. Онъ былъ въ атласномъ стеганомъ халатѣ великолѣпнаго пурпура. Открытый взглядъ, лицо мужественное, усы и большіе бакенбарды съ просѣдью, стрижка на затылкѣ низкая, подъ гребенку, шея сзади толстая, называемая

въ три этажа, или въ три складки, съ трещиной поперекъ: словомъ--это былъ одинъ изъ тѣхъ картинныхъ генераловъ, которыми такъ богатъ былъ знаменитый 12-й годъ. Генералъ Бетрищевъ. какъ и многіе изъ насъ, заключалъ въ себъ при кучѣ достоинствъ и кучу недостатковъ. То и другое, какъ водится въ русскомъ человѣкѣ, было набросано у него въ картинномъ безпорядкѣ. Въ рѣшительныя минуты-великодушіе, храбрость, безграничная щедрость, умъ во всемъ и, въ примѣсь къ этому, капризы, честолюбіе, самолюбіе, и тѣ мелкія личности, безъ которыхъ



Бетрищевъ. Рис. П. Боклевскаго.

ни обходится ни одинъ русскій, когда онъ сидитъ безъ дѣла и нѣтъ рѣшитель... Онъ не любилъ всѣхъ, которые ушли впередъ его по службѣ, и выражался о нихъ ѣдко, въ колкихъ эпиграммахъ. Всего больше доставалось его прежнему сотоварищу, котораго считалъ онъ ниже себя и умомъ, и способностями и который, однако же, обогналъ его и былъ уже генералъ-губернаторомъ двухъ губерній, и, какъ нарочно, тѣхъ, въ которыхъ находились его помѣстья, такъ что онъ очутился какъ бы въ зависимости отъ него. Въ отместку язвилъ онъ его при всякомъ случаѣ, порочилъ всякое распоряженіе и ви-

дълъ во всъхъ мърахъ и дъйствіяхъ его верхъ неразумія. Въ немъ было все какъ-то странно, начиная съ просвѣщенія, котораго онъ былъ поборникъ и ревнитель; любилъ также знать то, чего другіе не знаютъ, и не любилъ тѣхъ людей, которые знаютъ что-нибудь такое, чего онъ не знаетъ. Словомъ, онъ любилъ похвастать умомъ. Воспитанный полуиностраннымъ воспитаніемъ, онъ хотъль сыграть въ то же время роль русскаго барина. И немудрено, что съ такой неровностью въ характерѣ, съ такими крупными, яркими противоположностями, онъ долженъ былъ неминуемо встрътить множество непріятностей по службъ, вслъдствіе которыхъ и вышелъ въ отставку, обвиняя во всемъ какую-то враждебную партію и не имъя великодушія обвинить въ чемъ-либо себя самого. Въ отставкъ сохранилъ онъ ту же картинную величавую осанку. Въ сюртукъ ли, во фракъ ли, въ халатъ-онъ былъ все тотъ же. Отъ голоса до малъйшаго тълодвиженія, въ немъ все было властительное, повелѣвающее, внушавшее въ низшихъ чинахъ если не уваженіе, то, по крайней мъръ; робость.

Чичиковъ почувствовалъ то и другое: и уваженіе, и робость. Наклоня почтительно голову на-бокъ и разставивъ руки на отлетъ, какъ бы готовился приподнять ими подносъ съ чашками, онъ изумительно-ловко нагнулся всѣмъ корпусомъ и сказалъ: "Счелъ долгомъ представиться вашему превосходительству. Питая уваженіе къ доблестямъ мужей, спасавшихъ отечество на бранномъ полѣ, счелъ долгомъ представиться лично

вашему превосходительству".

Генералу, какъ видно, не не понравился такой приступъ. Сдѣлавши весьма благосклонное движеніе головою, онъ сказалъ: "Весьма радъ познакомиться. Милости просимъ садиться. Вы

гдѣ служили?"

"Поприще службы моей", сказалъ Чичиковъ, садясь въ кресла, не посрединѣ, но наискось, и ухватившись рукою за ручку креселъ: "началось въ казенной палатѣ, ваше превосходительство. Дальнѣйшее же теченіе оной совершалъ по разнымъ мѣстамъ: былъ и въ надворномъ судѣ, и въ комиссіи построенія, и въ таможнѣ. Жизнь мою можно уподобить какъ бы судну среди волнъ, ваше превосходительство. Терпѣніемъ, можно сказать, повитъ, спеленатъ и, будучи, такъ сказать, самъ одно олицетворенное терпѣніе... А что было отъ враговъ, покушавшихся на самую жизнь, такъ это ни слова, ни краски, ни самая, такъ сказать, кисть не сумѣетъ передать, такъ что на склонѣ жизни своей ищу только уголка, гдѣ бы провесть остатокъ дней. Пріостановился же покуда у близкаго осѣда вашего превосходительства..."

"У кого это?"

"У Тънтътникова, ваше превосходительство".

Генералъ поморщился.

"Онъ, ваше превосходительство, весьма раскаивается въ томъ, что не оказалъ должнаго уваженія..."

"Къ чему?"

"Къ заслугамъ вашего превосходительства. Не находитъ словъ... Говоритъ: "Если бы я только могъ чѣмъ-нибудь... потому что точно", говоритъ, "умъю цънитъ мужей, спасавшихъ отечество", говоритъ".

"Помилуйте, что жъ онъ? Да вѣдь я не сержусь", сказалъ смягчившійся генералъ. "Въ душѣ моей я искренно полюбилъ его и увъренъ, что со временемъ онъ будетъ преполезный че-

ловѣкъ".

"Совершенно справедливо изволили выразиться, ваше превосходительство: истинно преполезный человъкъ; можетъ побѣждать и даромъ слова и владѣетъ перомъ".

"Но пишетъ, я чай, пустяки—какіе-нибудь стишки?"

"Нътъ, ваше превосходительство, не пустяки... Онъ что-то дъльное... Онъ пишетъ... исторію, ваше превосходительство".

"Исторію? о чемъ исторію?"

"Исторію..." тутъ Чичиковъ остановился, и оттого ли, что передъ нимъ сидълъ генералъ, или, просто, чтобы придать болъе важности предмету, прибавилъ: "исторію о генералахъ, ваше превосходительство".

"Какъ о генералахъ? о какихъ генералахъ?"

"Вообще о генералахъ, ваше превосходительство, въ общности. То-есть, говоря собственно, объ отечественныхъ генералахъ".

Чичиковъ совершенно спутался и потерялся, чуть не плюнулъ самъ и мысленно сказалъ въ себъ: "Господи, что за вздоръ

такой несу! "

"Извините, я не очень понимаю... Что жъ это выходитъ, исторію какого-нибудь времени или отдівльныя біографіи? и притомъ всъхъ ли, или только участвовавшихъ въ 12-мъ году?"

"Точно такъ, ваше превосходительство, участвовавшихъ въ 12-мъ году!" Проговоривши это, онъ подумалъ въ себъ: "Хоть убей, не понимаю! "

"Такъ что жъ онъ ко мнѣ не пріѣдетъ? Я бы могъ со-

брать ему весьма много любопытныхъ матеріаловъ".

"Робъетъ, ваше превосходительство".

"Какой вздоръ! Изъ какого-нибудь пустого слова, что между нами произнес... Да я совсъмъ не такой человъкъ. Я, пожалуй, къ нему самъ готовъ прівхать".

"Онъ къ тому не допуститъ, онъ самъ пріѣдетъ", сказалъ Чичиковъ, оправился и совершенно ободрился, и подумалъ: "Экая оказія! какъ генералы пришлись кстати! а вѣдь языкъ сболтнулъ сдуру".

Въ кабинетъ послышался шорохъ. Оръховая дверь ръзного шкафа отворилась сама собою и на отворившейся обратной половинъ ея, ухватившись рукой за мъдную ручку замка, явилась живая фигурка. Если бы въ темной комнатъ вдругъ вспыхнула прозрачная картина, освъщенная сильно сзади лампами, -- одна она бы такъ не поразила внезапностію своего явленія, какъ фигурка эта. Видно было, что взошла съ тѣмъ, чтобы что-то сказать, но увидя незнакомаго человъка... Съ нею вмъстъ, казалось, влетълъ солнечный лучъ, какъ будто разсмъялся нахмурившійся кабинетъ генерала. Чичиковъ въ первую минуту не могъ дать себѣ отчета, что такое именно предъ нимъ стояло. Трудно было сказать, какой земли она была уроженка. Такого чистаго, благороднаго очертанья лица нельзя было отыскать нигдь, кромь развь только на однихъ древнихъ камейкахъ. Прямая и легкая, какъ стръпка, она какъ бы возвышалась надъ встми своимъ ростомъ. Но это было обольщение. Она была вовсе не высокаго роста. Происходило это отъ необыкновенно согласнаго соотношенія между собою всѣхъ частей тѣла. Платье сидъло на ней такъ, что, казалось, лучшія швеи совъщались между собой, какъ бы получше убрать ее. Но это было также обольщеніе. Одълась она какъ будто сама собой: въ двухъ, трехъ мъстахъ схватила игла кое-какъ неизръзанный кусокъ одноцвѣтной ткани, и онъ уже собрался и расположился вокругъ нея въ такихъ сборахъ и складкахъ, что если бы перенести ихъ вмѣстѣ съ нею на картину, всѣ барышни, одѣтыя по модѣ, казались бы передъ ней какими-то пеструшками, издѣліемъ лоскутнаго ряда. И если бы перенесть ее со всѣми этими складками ее обольнувшаго платья на мраморъ, назвали бы его копіею геніальныхъ. Одно было нехорошо: она была черезчуръ уже тонка и худа.

"Рекомендую вамъ мою баловницу!" сказалъ генералъ, обратясь къ Чичикову. "Однако жъ фамиліи вашей, имени и отчества до сихъ поръ не знаю".

"Должно ли быть знаемо имя и отчество человъка, не ознаменовавшаго себя доблестями?" сказалъ скромно Чичиковъ, наклонивши голову на-бокъ.

"Все же, однако жъ, нужно знать..."

"Павелъ Ивановичъ, ваше превосходительство", сказалъ Чичиковъ, поклонившись съ ловкостью почти военнаго человъка и отпрыгнувши назадъ съ легкостью резиннаго мячика.



Появленіе Улиньки Бетрищевой въ кабинетъ.



"Улинька!" сказалъ генералъ, обратясь къ дочери: "Павелъ Ивановичъ сейчасъ сказалъ преинтересную новость. Сосѣдъ нашъ Тѣнтѣтниковъ совсѣмъ не такой глупый человѣкъ, какъ мы полагали. Онъ занимается довольно важнымъ дѣломъ: исторіей генераловъ двѣнадцатаго года".

"Да кто же думалъ, что онъ глупый человѣкъ?" проговорила она быстро. "Развъ одинъ только Вишнепокромовъ, которому ты въришь, который и пустой, и низкій человъкъ! "

"Зачъмъ же низкій? Онъ пустоватъ, это правда", сказалъ

генералъ.

"Онъ подловатъ и гадковатъ, не только что пустоватъ. Кто такъ обидѣлъ своихъ братьевъ и выгналъ изъ дому родную сестру, тотъ гадкій человѣкъ".

"Да вѣдь это разсказываютъ только".

"Такихъ вещей разсказывать не будутъ напрасно. Я не понимаю, отецъ, какъ съ добръйшей душой, какая у тебя, и такимъ ръдкимъ сердцемъ, ты будешь принимать человъка, который какъ небо отъ земли отъ тебя, о которомъ самъ знаешь, что онъ дуренъ".

"Вотъ этакъ, вы видите", сказалъ генералъ, усмъхаясь, Чичикову: "вотъ этакъ мы всегда съ ней споримъ". И, оборо-

тясь къ спорящей, продолжалъ:

"Душа моя! вѣдь мнѣ жъ не прогнать его?"

"Зачъмъ прогонять? Но зачъмъ и показывать ему такое вниманіе? зачѣмъ и любить?"

Здѣсь Чичиковъ почелъ долгомъ ввернуть и отъ себя слово.

"Всѣ требуютъ къ себѣ любви, сударыня", сказалъ Чичиковъ. "Что жъ дѣлать? И скотинка любитъ, чтобы ее погладили; сквозь хлѣвъ просунетъ для этого морду: на, погладь!"

Генералъ разсмъялся. "Именно просунетъ морду: погладь его!.. Ха, ха, ха! У него не только что рыло все, весь, весь зажилъ въ сажѣ, а вѣдь тоже требуетъ, какъ говорится, поощренія... Ха, ха, ха, ха!" И туловище генерала стало колебаться отъ смъха. Плечи, носившія нѣкогда густые эполеты, тряслись, точно какъ бы носили и понынъ густые эполеты.

Чичиковъ разрѣшился тоже междометіемъ смѣха, но, изъ уваженія къ генералу, пустилъ его на букву э: хе, хе, хе, хе! И туловище его такъ же стало колебаться отъ смѣха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густыхъ эполетъ.

"Обокрадетъ, обворуетъ казну, да еще и, каналья, наградъ проситъ! Нельзя, говоритъ, безъ поощренья, трудился... Ха, ха,

Болъзненное чувство выразилось на благородномъ, миломъ лицъ дъвушки. "Ахъ, папа! Я не понимаю, какъ ты можешь смѣяться! На меня эти безчестные поступки наводять уныніе и ничего болѣе. Когда я вижу, что въ глазахъ совершается обманъ въ виду всѣхъ и не наказываются эти люди всеобщимъ презрѣніемъ, я не знаю, что со мной дѣлается, я на ту пору становлюсь зла, даже дурна: я думаю, думаю..." И чуть сама не заплакала.

"Только, пожалуйста, не гнѣвайся на насъ", сказалъ генералъ. "Мы тутъ ни въ чемъ не виноваты. Не правда ли?" сказалъ онъ, обратясь къ Чичикову. "Поцѣлуй меня и уходи къ себѣ. Я сейчасъ стану одѣваться къ обѣду. Вѣдь ты", сказалъ онъ, посмотрѣвъ Чичикову въ глаза: "надѣюсь, обѣдаешь у меня?"

"Если только, ваше превосходительство..."

"Безъ чиновъ, что тутъ? Я вѣдь еще, слава Богу, могу

накормить. Щи есть".

Бросивъ ловко обѣ руки на отлетъ, Чичиковъ признательно и почтительно наклонилъ голову книзу, такъ что на время скрылись изъ его взоровъ всѣ предметы въ комнатѣ, и остались видны ему только одни носки своихъ собственныхъ полусапожекъ. Когда же, пробывъ нѣсколько времени въ такомъ почтительномъ расположеніи, приподнялъ онъ голову снова кверху, онъ уже не увидалъ Улиньки. Она исчезнула. Намѣсто ея предсталъ, въ густыхъ усахъ и бакенбардахъ, великанъкамердинеръ, съ серебряной лаханкой и рукомойникомъ въ рукахъ.

"Ты мнѣ позволишь одѣваться при себѣ?"

"Не только одъваться, но можете совершить при мнъ все, что угодно вашему превосходительству".

Опустя съ одной руки халатъ и засуча рукава рубашки на богатырскихъ рукахъ, генералъ сталъ умываться, брызгаясь и фыркая какъ утка. Вода съ мыломъ летѣла во всѣ стороны.

"Любятъ, пюбятъ, точно любятъ поощренье", сказалъ онъ, вытирая со всѣхъ сторонъ свою шею... "Погладь, погладь его! а вѣдь безъ поощренья такъ и красть не станетъ! Ха, ха, ха!"

Чичиковъ былъ въ духѣ неописанномъ. Вдругъ налетѣло на него вдохновеніе. "Генералъ весельчакъ и добрякъ—попробовать!" подумалъ онъ и, увидя, что камердинеръ съ лаханью вышелъ, вскрикнулъ: "Ваше превосходительство! такъ какъ вы уже такъ добры ко всѣмъ и внимательны, имѣю къ вамъ крайнюю просьбу".

"Какую?" -Чичиковъ осмотрълся вокругъ.

"Есть, ваше превосходительство, дряхлый старичишка-дядя, у него триста душъ и двѣ тысячи... и, кромѣ меня, наслѣдниковъ никого. Самъ управлять имѣніемъ, по дряхлости, не мо-

жетъ, а мнѣ не передаетъ тоже. И какой странный приводитъ резонъ! "Я", говоритъ, "племянника не знаю; можетъ быть, онъ мотъ. Пусть онъ докажетъ мнѣ, что онъ надежный человѣкъ: пусть пріобрѣтетъ прежде самъ собой триста душъ; тогда я ему отдамъ и свои триста душъ".

"Да что жъ онъ, выходитъ, совсъмъ дуракъ?" спросилъ

генералъ.

"Дуракъ бы еще пусть, это при немъ бы и оставалось. Но положеніе-то мое, ваше превосходительство! У старикашки завелась какая-то ключница, а у ключницы дѣти. Того и смотри, все перейдетъ имъ".

"Выжилъ глупый старикъ изъ ума и больше ничего", сказалъ генералъ. "Только я не вижу, чъмъ тутъ я могу пособить?" говорилъ онъ, смотря съ изумленіемъ на Чичикова.

"Я придумалъ вотъ что. Если вы всѣхъ мертвыхъ душъ вашей деревни, ваше превосходительство, передадите мнѣ вътакомъ видѣ, какъ бы онѣ были живыя, съ совершеніемъ купчей крѣпости, я бы тогда эту крѣпость представилъ старику, и онъ наслѣдство бы мнѣ отдалъ".

Тутъ генералъ разразился такимъ смѣхомъ, какимъ врядъ ли когда смѣялся человѣкъ. Какъ былъ, такъ и повалился онъ въ кресла. Голову забросилъ назадъ и чуть не захлебнулся. Весь домъ встревожился. Предсталъ камердинеръ. Дочь прибѣжала въ испугѣ.

"Отецъ, что съ тобой случилось?" говорила она въ страхѣ,

съ недоумѣніемъ смотря ему въ глаза.

Но генералъ долго не могъ издать никакого звука.

"Ничего, другъ мой; не заботься. Ступай къ себъ; мы сейчасъ явимся объдать. Будь спокойна. Ха, ха, ха!"

И, нѣсколько разъ задохнувшись, вырвался съ новою силою генеральскій хохотъ, раздаваясь отъ передней до послѣдней комнаты.

Чичиковъ былъ въ безпокойствъ...

"Дядя-то, дядя! въ какихъ дуракахъ будетъ дядя! Ха, ха, ха! Мертвецовъ вмѣсто живыхъ получитъ! Ха, ха!"

"Опять пошелъ!" думалъ про себя Чичиковъ. "Экъ его,

щекотливый какой! Какъ не разорвется!"

"Ха, ха, ха!" продолжалъ генералъ. "Экой оселъ! Вѣдь придетъ же въ умъ этакое требованіе: "пусть прежде самъ собой изъ ничего достанетъ триста душъ, такъ тогда дамъ ему триста душъ! Вѣдь онъ оселъ!"

"Оселъ, ваще превосходительство!"

"Ну, да и твоя-то штука попотчивать старика мертвыми! Ха, ха, ха! Я бы Богъ знаетъ что далъ, чтобы посмотръть, какъ ты ему поднесешь на нихъ купчую крѣпость. Ну, что онъ? Каковъ онъ изъ себя? Очень старъ?"

"Лѣтъ восемьдесятъ".

"Однако жъ и движется, бодръ? Вѣдь онъ долженъ же быть и крѣпокъ, потому что при немъ вѣдь живетъ и ключница?.."

"Какая крѣпость! Песокъ сыплется, ваше превосходительство!"

"Экой дуракъ! Вѣдь онъ дуракъ?" "Дуракъ, ваше превосходительство".

"Однако жъ, выѣзжаетъ? бываетъ въ обществахъ? держится еще на ногахъ?"

"Держится, но съ трудомъ".

"Экой дуракъ! Но крѣпокъ однако жъ? Есть еще зубы?"

"Два зуба всего, ваше превосходительство".

"Экой оселъ! Ты, братецъ, не сердись... Хоть онъ тебѣ и дядя, а вѣдь онъ оселъ".

"Оселъ, ваше превосходительство. Хоть и родственникъ, и тяжело сознаваться въ этомъ, но что жъ дѣлать!"

Вралъ Чичиковъ: ему вовсе не тяжело было сознаться, тъмъ болъе что врядъ ли у него былъ когда-либо какой дядя.

"Такъ, ваше превосходительство, отпустите мнъ..."

"Чтобы отдать тебѣ мертвыхъ душъ? Да за такую выдумку я ихъ тебѣ съ землей, съ жильемъ! Возьми себѣ все кладбище! Ха, ха, ха, ха! Старикъ-то, старикъ! Ха, ха, ха, ха! Въ какихъ дуракахъ будетъ дядя! Ха, ха, ха, ха!. «"

И генеральскій сміх пошель отдаваться вновь по гене-

ральскимъ покоямъ.

## ГЛАВА ІІІ.

"Если полковникъ Кошкаревъ точно сумасшедшій, то это недурно", говорилъ Чичиковъ, очутившись опять посреди открытыхъ полей и пространствъ, когда все исчезло и только остался одинъ небесный сводъ да два облака въ сторонѣ.

"Ты, Селифанъ, разспросилъ ли хорошенько, какъ дорога

къ полковнику Кошкареву?"

Я, Павелъ Ивановичъ, изволите видѣть, такъ какъ все хлопоталъ около коляски, такъ мнѣ некогда было; а Петрушка разспрашивалъ у кучера".

"Вотъ и дуракъ! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка бревно; Петрушка глупъ; Петрушка, чай, и теперь пьянъ".

"Вѣдь тутъ не мудрость какая!" сказалъ Петрушка, полуоборотясь и глядя искоса. "Окромѣ того, что, спустясь съ горы, взять лугомъ, ничего больше и нѣтъ".

"А ты, окромѣ сивухи, ничего и въ ротъ не бралъ? Хорошъ, очень хорошъ! Ужъ вотъ можно сказать: удивилъ красотой Европу! "Сказавъ это, Чичиковъ погладилъ свой подбородокъ и подумалъ: "Какая, однако жъ, разница между просвѣщеннымъ гражданиномъ и грубой лакейской физіогноміей! "

Коляска стала между тѣмъ спускаться. Открылись опять луга и пространства, усѣянныя осиновыми рощами.



Имъніе Пътуха. Рис. М. Зайцева.

Тихо вздрагивая на упругихъ пружинахъ, продолжалъ бережно спускаться незамътнымъ косогоромъ покойный экипажъ и, наконецъ, понесся лугами, мимо мельницъ, съ легкимъ громомъ по мостамъ, съ небольшой покачкой по тряскому мякишу низменной земли. И хоть бы одинъ бугорокъ или кочка дали себя почувствовать бокамъ! Утъшенье, а не коляска.

Быстро пролетали мимо ихъ кусты лозъ, тонкія ольхи и серебристые тополи, ударяя вѣтвями сидѣвшихъ на козлахъ

Селифана и Петрушку. Съ послъдняго ежеминутно сбрасывали они картузъ. Суровый служитель соскакивалъ съ козелъ, бранилъ глупое дерево и хозяина, который насадилъ его, но привязать картуза или даже придержать рукою все не хотълъ, надѣясь, что въ послѣдній разъ и дальше не случится. Къ деревьямъ же скоро присоединилась береза, тамъ ель. У корней гущина; трава—синяя ирь и желтый лъсной тюльпанъ. Лъсъ затемнъть и готовился превратиться въ ночь. Но вдругъ отовсюду, промежъ вътвей и пней, сверкнули проблески свъта. какъ бы сіяющія зеркала. Деревья заръдъли, блески становились больше... и вотъ передъ ними озеро-водная равнина версты четыре въ поперечникъ. На супротивномъ берегу, надъ озеромъ, высыпалась сърыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались въ водъ. Человъкъ 20, по поясъ, по плеча и по горло въ водѣ, тянули къ супротивному берегу неводъ. Случилась оказія. Вмѣстѣ съ рыбою запутался какъ-то круглый человѣкъ, такой же мъры въ вышину, какъ и въ толщину, точный арбузъ или боченокъ. Онъ былъ въ отчаянномъ положеніи и кричалъ во всю глотку: "Телепень Денисъ, передавай Козьмъ! Козьма, бери конецъ у Дениса! Не напирай такъ, Өома Большой! Ступай туды, гдѣ Өома Меньшой. Черти! говорю вамъ, оборвете съти! "Арбузъ, какъ видно, боялся не за себя: потонуть, по причинъ толщины, онъ не могъ, и, какъ бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверхъ; и если бы съло къ нему на спину еще двое, онъ бы, какъ упрямый пузырь, остался съ ними на верхушкъ воды, слегка только подъ ними покряхтывая да пуская носомъ волдыри. Но онъ боялся крѣпко, чтобы не оборвался неводъ и не ушла рыба, и потому, сверхъ прочаго, тащили его еще накинутыми веревками нѣсколько человъкъ, стоявшихъ на берегу.

"Долженъ быть баринъ, полковникъ Кошкаревъ", сказалъ Селифанъ.

"Почему?"

"Оттого, что тъло у него, изволите видъть, побълъй, чъмъ у другихъ, и дородство почтительное, какъ у барина".

Барина, запутаннаго въ съти, притянули между тъмъ уже значительно къ берегу. Почувствовавъ, что можетъ достать ногами, онъ сталъ на ноги и въ это время увидълъ спускавшуюся съ плотины коляску и въ ней сидящаго Чичикова.

"Обѣдали?" закричалъ баринъ, подходя съ пойманною рыбою на берегъ, весь опутанный въ сѣть,—какъ, въ лѣтнее время, дамская ручка въ сквозную перчатку,—держа одну руку надъ глазами козырькомъ въ защиту отъ солнца, другую же пониже—на манеръ Венеры Медицейской, выходящей изъ бани.

"Нѣтъ", сказалъ Чичиковъ, приподымая картузъ и продолжая раскланиваться изъ коляски.

"Ну, такъ благодарите же Бога!"

"А что?" спросилъ Чичиковъ любопытно, держа надъ головою картузъ.

"А вотъ что! Брось, Оома Меньшой, съть да приподыми

осетра изъ лаханки! Телепень Кузьма, ступай, помоги!"

Двое рыбаковъ приподняли изъ лаханки голову какого-то чудовища. "Вона, какой князь! изъ рѣки зашелъ!" кричалъ круглый баринъ. "Поѣзжайте во дворъ! Кучеръ, возьми дорогу пониже черезъ огородъ! Побѣги, телепень Өома Большой, снять перегородку! Онъ васъ проводитъ, а я сейчасъ"...

Длинноногій, босой Өома Большой, какъ былъ, въ одной рубашкѣ, побѣжалъ впередъ коляски черезъ всю деревню, гдѣ у всякой избы развѣшены были бредни, сѣти и морды: всѣ мужики были рыбаки; потомъ вынулъ изъ какого-то огорода перегородку, и огородами выѣхала коляска на площадь, близъ деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши городскихъ строеній.

"Чудаковатъ этотъ Кошкаревъ", думалъ онъ про себя.

"А вотъ я и здѣсь!" раздался голосъ сбоку. Чичиковъ оглянулся. Баринъ уже ѣхалъ возлѣ него, одѣтый: травянозеленый нанковый сюртукъ, желтые штаны, и шея безъ галстука, на манеръ купидона! Бокомъ сидѣлъ онъ на дрожкахъ, занявши собою всѣ дрожки. Онъ хотѣлъ было что-то сказать ему, но толстякъ уже исчезъ. Дрожки показались снова на томъ мѣстѣ, гдѣ вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса: "Өома Большой да Өома Меньшой! Козьма да Денисъ!" Когда же подъѣхалъ онъ къ крыльцу дома, къ величайшему изумленію его, толстый баринъ былъ уже на крыльцѣ и принялъ его въ свои объятія. Какъ онъ успѣлъ такъ слетать—было непостижимо. Они поцѣловались, по старому русскому обычаю, троекратно навкрестъ: баринъ былъ стараго покроя.

"Я привезъ вамъ поклонъ отъ его превосходительства",

сказалъ Чичиковъ.

"Отъ какого превосходительства?"

"Отъ родственника вашего, отъ генерала Александра Дмитріевича".

"Кто это Александръ Дмитріевичъ?"

"Генералъ Бетрищевъ", отвѣчалъ Чичиковъ съ нѣкоторымъ изумленіемъ.

"Незнакомъ", сказалъ онъ съ изумленіемъ.

Чичиковъ пришелъ еще въ большее изумленіе.

"Какъ же это?.. Я надъюсь, по крайней мъръ, что имъю удовольствіе говорить съ полковникомъ Кошкаревымъ?"

"Нѣтъ, не надѣйтесь. Вы пріѣхали не къ нему, а ко мнѣ. Петръ Петровичъ Пѣтухъ! Пѣтухъ Петръ Петровичъ!" подхватилъ хозяинъ.

Чичиковъ остолбенѣлъ. "Какъ же?" оборотился онъ къ Селифану и Петрушкѣ, которые тоже оба разинули ротъ и выпучили глаза, одинъ сидя на козлахъ, другой стоя у дверецъ коляски. "Какъ же вы, дураки? Вѣдь вамъ сказано: къ полковнику Кошкареву... А вѣдь это Петръ Петровичъ Пѣтухъ..."

"Ребята сдѣлали отлично! Ступай на кухню: тамъ вамъ дадутъ по чапорухѣ водки", сказалъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ. "Откладывайте коней и ступайте сей же часъ въ людскую!"

"Я совъщусь: такая нежданная ошибка... " говорилъ Чичиковъ.

"Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каковъ объдъ, да потомъ скажете: ошибка ли это? Покорнъйше прошу", сказалъ Пътухъ, взявши Чичикова подъ руку и вводя его во внутренніе покои. Изъ покоевъ вышло имъ навстръчу двое юношей, въ лътнихъ сюртукахъ,—тонкіе, точно ивовые хлысты; цълымъ аршиномъ выгнало ихъ вверхъ выше отцовскаго роста.

"Сыны мои, гимназисты, пріѣхали на праздники… Николаша, ты побудь съ гостемъ; а ты, Алексаша, ступай за мною". Ска-

завъ это, хозяинъ исчезнулъ.

Чичиковъ занялся съ Николашей. Николаша, кажется, былъ будущій человѣкъ-дрянцо. Онъ разсказалъ съ первыхъ же разовъ Чичикову, что въ губернской гимназіи нѣтъ никакой выгоды учиться, что они съ братомъ хотятъ ѣхать въ Петербургъ, потому что провинція не стоитъ того, чтобы въ ней жить...

"Понимаю", подумалъ Чичиковъ: "кончится дѣло кондитерскими да бульварами..."— "А что?" спросилъ онъ вслухъ: "въ

какомъ состояніи имѣніе вашего батюшки?"

"Заложено", сказалъ на это самъ батюшка, снова очутившійся въ гостиной: "заложено".

"Плохо", подумалъ Чичиковъ. "Этакъ скоро не останется ни одного имѣнія. Нужно торопиться".— "Напрасно, однако же", сказалъ онъ съ видомъ соболѣзнованья: "поспѣшили заложить".

"Нѣтъ, ничего", сказалъ Пѣтухъ. "Говорятъ, выгодно. Всѣ закладываютъ: какъ же отставать отъ другихъ? Притомъ же все жилъ здѣсь: дай-ка еще попробую прожить въ Москвѣ. Вотъ сыновья тоже уговариваютъ, хотятъ просвѣщенія столичнаго".

"Дуракъ, дуракъ!" думалъ Чичиковъ: "промотаетъ все, да и дѣтей сдѣлаетъ мотишками. Имѣньице порядочное. Поглядишь—и мужикамъ хорошо, и имъ недурно. А какъ просвѣтятся тамъ у ресторановъ да по театрамъ,—все пойдетъ къ чорту. Жилъ бы себѣ, кулебяка, въ деревнѣ".

"А въдь я знаю, что вы думаете!" сказалъ Пътухъ.

"Что?" спросилъ Чичиковъ, смутившись.

"Вы думаете: "Дуракъ, дуракъ этотъ Пѣтухъ: зазвалъ объдать, а обѣда до сихъ поръ нѣтъ". Будетъ готовъ, почтеннѣйшій. Не успѣетъ стриженая дѣвка косы заплесть, какъ онъ поспѣетъ".

"Батюшка! Платонъ Михалычъ ѣдетъ!" сказалъ Алексаша, глядя въ окно.

"Верхомъ на гнѣдой лошади!" подхватилъ Николаша, нагибаясь къ окну.

"Гдѣ, гдѣ?" закричалъ Пѣтухъ, подступивши къ окну.

"Кто это Платонъ Михайловичъ?" спросилъ Чичиковъ у Алексаши.

"Сосъдъ нашъ, Платонъ Михайловичъ Платоновъ, прекрасный человъкъ, отличный человъкъ", сказалъ самъ Пътухъ.

Между тѣмъ вошелъ въ комнату самъ Платоновъ, красавецъ, стройнаго роста, съ свѣтлорусыми блестящими волосами, завивавшимися въ кудри. Гремя мѣднымъ ошейникомъ, мордатый песъ, собака-страшилище, именемъ Ярбъ, вошелъ вослѣдъ за нимъ.

"Объдали?" спросилъ хозяинъ.

"Объдалъ".

"Что жъ вы, смѣяться, что ли, надо мной пріѣхали? Что мнѣ въ васъ послѣ обѣда?"

Гость, усмъхнувшись, сказалъ: "Утъщу васъ тъмъ, что ничего не ълъ: вовсе нътъ аппетита".

"А каковъ былъ уловъ, если бъ вы видъли! Какой осетрище пожаловалъ! Какіе карасищи, карпищи какіе!"

"Даже досадно васъ слушать. Отчего вы всегда такъ веселы?"

"Да отчего же скучать? помилуйте!" сказалъ хозяинъ.

"Какъ отчего скучать?—оттого, что скучно".

"Мало ѣдите, вотъ и все. Попробуйте-ка хорошенько пообѣдать. Вѣдь это въ послѣднее время выдумали скуку; прежде никто не скучалъ".

"Да полно хвастать! Будто ужъ вы никогда не скучали?"

"Никогда! Да и не знаю, даже и времени нътъ для скучанья. Поутру проснешься—въдь тутъ сейчасъ поваръ, нужно заказывать объдъ, тутъ чай, тутъ приказчикъ, тамъ на рыбную ловлю, а тутъ и объдъ. Послъ объда не успъешь всхрапнуть—опять поваръ, нужно заказывать ужинъ; тутъ пришелъ поваръ — заказывать нужно на завтра объдъ... Когда же скучать?"

Во все время разговора Чичиковъ разсматривалъ гостя,

который его изумлялъ необыкновенной красотой своей, стройнымъ, картиннымъ ростомъ, свѣжестью неистраченной юности, дъвственной чистотой ни однимъ прыщикомъ неопозореннаго лица. Ни страсти, ни печали, ни даже что-либо похожее на волненіе и безпокойство не дерзнули коснуться его дѣвственнаго лица и положить на немъ морщину, но съ тѣмъ вмѣстѣ и не оживили его. Оно оставалось какъ-то сонно, несмотря на ироническую усмъшку, временами его оживлявшую.

"Я также, если позволите замътить", сказалъ онъ: "не могу понять, какъ при такой наружности, какова ваша, скучать. Конечно, если недостача денегъ, или враги, какъ есть иногда такіе, которые готовы покуситься даже на самую жизнь..."

"Повърьте", прервалъ красавецъ-гость: "что для разнообразія я бы желалъ иногда имъть какую-нибудь тревогу: ну хоть бы кто разсердилъ меня-и того нътъ. Скучно, да и только".

"Стало быть, недостаточность земли по имѣнію, малое ко-

личество душъ?"

"Ничуть. У насъ съ братомъ земли на десять тысячъ десятинъ и при нихъ больше тысячи человъкъ крестьянъ".

"Странно, не понимаю. Но, можетъ быть, неурожаи, бо-

льзни? много вымерло мужескаго пола людей?"

"Напротивъ, все въ наилучшемъ порядкѣ, и братъ мой отличнѣйшій хозяинъ".

"И при этомъ скучать! не понимаю", сказалъ Чичиковъ и пожалъ плечами.

"А вотъ мы скуку сейчасъ прогонимъ", сказалъ хозяинъ. "Бѣжи, Алексаша, проворнѣй на кухню и скажи повару, чтобы поскоръй прислалъ намъ растегайчиковъ. Да гдъ жъ ротозъй Емельянъ и воръ Антошка? Зачъмъ не даютъ закуски?"

Но дверь растворилась. Ротозъй Емельянъ и воръ Антошка явились съ салфетками, накрыли столъ, поставили подносъ съ шестью графинами разноцвътныхъ настоекъ. Скоро вокругъ подносовъ и графиновъ обстановилось ожерелье тарелокъ со всякой подстрекающей снѣдью. Слуги поворачивались расторопно, безпрестанно принося что-то въ закрытыхъ тарелкахъ, сквозь которыя слышно было ворчавшее масло. Ротозъй Емельянъ и воръ Антошка расправлялись отлично. Названія эти были имъ даны такъ только-для поощренія. Баринъ былъ вовсе не охотникъ браниться, онъ былъ добрякъ; но ужъ русскій человѣкъ какъ-то безъ прянаго слова не обойдется. Оно ему нужно, какъ рюмка водки для сваренія въ желудкѣ. Что жъ дѣлать? такая натура: ничего прѣснаго не любитъ.

Закускъ послъдовалъ объдъ. Здъсь добродушный хозяинъ сдѣлался совершеннымъ разбойникомъ. Чуть замѣчалъ у кого одинъ кусокъ—подкладывалъ ему тутъ же другой, приговаривая: "Безъ пары ни человѣкъ, ни птица не могутъ жить на свѣтѣ". У кого два — подваливалъ ему третій, приговаривая: "Что жъ за число два? Богъ любитъ троицу". Съѣдалъ гость три—онъ ему: "Гдѣ жъ бываетъ телѣга о трехъ колесахъ? Кто жъ строитъ избу о трехъ углахъ?" На четыре у него была тоже поговорка, на пять—опять. Чичиковъ съѣлъ чего-то чуть ли не двѣнадцать помтей и думалъ: "Ну, теперь ничего не приберетъ больше хозяинъ". Не тутъ-то было: хозяинъ, не говоря ни слова, положилъ ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренаго на вертелѣ, съ почками, да и какого теленка!

"Два года воспитывалъ на молокъ", сказалъ хозяинъ: "ухаживалъ, какъ за сыномъ!"

"Не могу", сказалъ Чичиковъ.

"Вы попробуйте да потомъ скажите: не могу".

"Не взойдетъ, нътъ мъста".

"Да вѣдь и въ церкви не было мѣста, взошелъ городничій — нашлось. А была такая давка, что и яблоку негдѣ было упасть. Вы только попробуйте: этотъ кусокъ тотъ же городничій".

Попробовалъ Чичиковъ—дѣйствительно, кусокъ былъ въ родѣ городничаго: нашлось ему мѣсто, а казалось, ничего нельзя было помѣстить.

"Ну, какъ этакому человѣку ѣхать въ Петербургъ или въ Москву? Съ этакимъ хлѣбосольствомъ онъ тамъ въ три года проживется въ пухъ!" То-есть, онъ не зналъ того, что теперь это усовершенствовано: и безъ хлѣбосольства можно все спустить не въ три года, а въ три мѣсяца.

Онъ то и дѣло подливалъ да подливалъ; чего жъ не допивали гости, давалъ допить Алексашѣ и Николашѣ, которые такъ и хлопали рюмку за рюмкой: впередъ видно было, на какую часть человѣческихъ познаній обратятъ они вниманіе по пріѣздѣ въ столицу. Съ гостями было не то: въ силу, въ силу перетащились они на балконъ и въ силу помѣстились въ креслахъ. Хозяинъ, какъ сѣлъ въ свое, какое-то четырехмѣстное, такъ тутъ же и заснулъ. Тучная собственность его, превратившись въ кузнечный мѣхъ, стала издавать, черезъ открытый ротъ и носовые продухи, такіе звуки, какіе рѣдко приходятъ въ голову и новаго сочинителя: и барабанъ, и флейта, и какой-то отрывистый гулъ, точный собачій лай.

"Экъ его насвистываетъ!" сказалъ Платоновъ.

Чичиковъ разсмѣялся.

"Разумѣется, если этакъ пообѣдаешь, какъ тутъ прійти скукѣ! Тутъ сонъ придетъ—не правда ли?"

"Да. Но я, однако же, — вы меня извините, — не могу понять, какъ можно скучать. Противъ скуки есть такъ много средствъ". "Какія же?"

"Да мало ли для молодого человѣка? Танцовать, играть на какомъ-нибудь инструментѣ... а не то—жениться".

"На комъ?"

"Да будто въ окружности нѣтъ хорошихъ и богатыхъ невѣстъ?"

"Да нѣтъ".

"Ну, поискать въ другихъ мѣстахъ, поѣздить". И богатая мысль сверкнула вдругъ въ головѣ Чичикова. "Да вотъ прекрасное средство!" сказалъ онъ, глядя въ глаза Платонову.

"Какое?"

"Путешествіе".

"Куда жъ ѣхать?"

"Да если вамъ свободно, такъ поѣдемъ со мной", сказалъ Чичиковъ и подумалъ про себя, глядя на Платонова: "А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополамъ, а починку коляски отнести вовсе на его счетъ".

"А вы куда ѣдете?"

"Покамъстъ ѣду я не столько по своей нуждь, сколько по надобности другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навъстить родственниковъ... Конечно, родственники родственниками; но отчасти, такъ сказать, и для самого себя: ибо видъть свътъ, коловращенье людей—кто что ни говори, есть какъ бы живая книга, вторая наука". И, сказавши это, помышлялъ Чичиковъ между тъмъ такъ: "Право, было бы хорошо. Можно даже и всъ издержки на его счетъ, даже и отправиться на его пошадяхъ, а мои бы покормились у него въ деревнъ".

"Псчему жъ не проъздиться?" думалъ между тъмъ Платоновъ. "Дома же мнъ дълать нечего, хозяйство и безъ того на рукахъ у брата; стало быть, разстройства никакого. Почему жъ въ самомъ дълъ не проъздиться?"—"А согласны ли вы", сказалъ онъ вслухъ: "погостить у брата денька два? Иначе онъ меня не отпуститъ".

"Съ большимъ удовольствіемъ, хоть три".

"Ну, такъ по рукамъ! ѣдемъ"—сказалъ, оживясь, Платоновъ.

Они хлопнули по рукамъ. "Ъдемъ!"

"Куда, куда?" вскрикнулъ хозяинъ, проснувшись и выпуча на нихъ глаза. "Нѣтъ, сударики! и колеса у коляски приказано снять, а вашего жеребца, Платонъ Михайлычъ, угнали отсюда за пятнадцать верстъ. Нѣтъ, вотъ вы сегодня переночуйте, а завтра послѣ ранняго обѣда и поѣзжайте себѣ".



Катанье на лодкъ у Пътуха. Рис. М. Зайцева.

Что было делать съ Петухомъ? Нужно было остаться. За то награждены они были удивительнымъ весеннимъ вечеромъ. Хозяинъ устроилъ гулянье на ръкъ. Двънадцать гребцовъ, въ двадцать четыре весла, съ пѣснями, понесли ихъ по гладкому хребту зеркальнаго озера. Изъ озера они пронеслись въ ръку, безпредѣльную, съ пологими берегами на обѣ стороны, подходя безпрестанно подъ протянутые поперекъ рѣки канаты для повли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды; только безмолвно являлись передъ ними, одинъ за другимъ, виды, и роща за рошей тѣшила взоры разнообразнымъ размѣщеніемъ деревъ. Гребцы, хвативши разомъ въ двадцать четыре весла, подымали вдругъ всѣ веспа вверхъ, —и катеръ, самъ собой, какъ легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Парень-запъвало, плечистый дътина, третій отъ руля, починалъ чистымъ, звонкимъ голосомъ, выводя какъ бы изъ соловьинаго горла начинальные запѣвы пѣсни; пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась она, безпредѣльная, какъ Русь. И Пѣтухъ, встрепенувшись, пригаркивалъ, поддавая, гдѣ не хватало у хора силы, и самъ Чичиковъ чувствовалъ, что онъ русскій.

Одинъ только Платоновъ думалъ: "Что хорошаго въ этой заунывной пъснъ? Отъ нея еще большая тоска находитъ на душу".

Возвращались назадъ уже сумерками. Впотьмахъ ударяли весла по водамъ, уже не отражавшимъ неба. Въ темнотъ пристали они къ берегу, по которому разложены были огни; на треногахъ варили рыбаки уху изъ животрепещущихъ ершей. Все уже было дома. Деревенская скотина и птица уже давно была пригнана, и пыль отъ нихъ уже улеглась, и пастухи, пригнавшіе ихъ, стояли у воротъ, ожидая кринки молока и приглашенія къ ухѣ. Въ сумеркахъ слышался тихій гомонъ людской, бреханье собакъ, гдъ-то отдававшееся изъ чужихъ деревень. Мъсяцъ подымался, и начали озаряться потемнъвшія окрестности, и все озарилось. Чудныя картины! Но некому было ими любоваться. Николаша и Алексаша, вмъсто того, чтобы пронестись въ это время передъ ними на двухъ лихихъ жеребцахъ, въ обгонку другъ друга, думали о Москвъ, о кондитерскихъ, о театрахъ, о которыхъ натолковалъ имъ зафзжій изъ столицы кадетъ; отецъ ихъ думалъ о томъ, какъ бы окормить своихъ гостей; Платоновъ зъвалъ. Всъхъ живъй оказался Чичиковъ. "Эхъ, право! заведу когда-нибудь деревеньку!" И стали ему представляться и бабенка и Чичонки.

А за ужиномъ опять объѣлись. Когда вошелъ Павелъ Ивановичъ въ отведенную комнату для спанья и, ложась въ постель, пощупалъ животикъ свой: "Барабанъ!" сказалъ онъ: "никакой городничій не взойдетъ". Надобно такое стеченіе обстоятельствъ, что за стѣной былъ кабинетъ хозяина. Стѣна была тонкая, и слышалось все, что тамъ ни говорилось. Хозяинъ заказывалъ повару, подъ видомъ ранняго завтрака, на завтрашній день рѣшительный обѣдъ,—и какъ заказывалъ! У мертваго родился бы аппетитъ.

"Да кулебяку сдѣлай на четыре угла", говорилъ онъ съ присасываньемъ и забирая къ себѣ духъ. "Въ одинъ уголъ положи ты мнѣ щеки осетра да вязиги, въ другой гречневой кашицы, да грибочковъ съ лучкомъ, да молокъ сладкихъ, да мозговъ, да еще чего знаешь тамъ этакого... какого-нибудь тамъ того... Да чтобы она съ одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а съ другого пусти ее полегче. Да исподку-то... пропеки ее такъ, чтобы всю ее прососало, проняло бы такъ, чтобы она вся, знаешь, этакъ разтого—не то, чтобы разсыпалась, а истаяла бы во рту какъ снѣгъ какой, такъ чтобы и не услышалъ". Говоря это, Пѣтухъ присмактывалъ и подшлепывалъ губами.

"Чортъ побери! не дастъ спать", думалъ Чичиковъ и заку-



Пътухъ заказываетъ повару объдъ. Рис. худ. В. Комарова,



талъ голову въ одъяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одъяло было слышно:

"А въ обкладку къ осетру подпусти свеклу звъздочкой, да сняточковъ, да груздочковъ, да тамъ, знаешь, ръпушки, да морковки, да бобковъ, тамъ чего-нибудь этакого, знаешь, того разтого, чтобы гарниру, гарниру всякаго побольше. Да въ свиной сычугъ положи ледку, чтобы онъ взбухнулъ хорошенько".

Много еще Пѣтухъ заказывалъ блюдъ. Только и раздавалось: "Да поджарь, да подпеки, да дай взопрѣть хорошенько!"

Заснулъ Чичиковъ уже на какомъ-то индюкъ.

На другой день до того объѣлись гости, что Платоновъ уже не могъ ѣхать верхомъ. Жеребецъ былъ отправленъ съ конюхомъ Пѣтуха. Они сѣли въ коляску. Мордатый песъ лѣниво пошелъ за коляской: онъ тоже объѣлся.

"Это уже слишкомъ", сказалъ Чичиковъ, когда выѣхали они со двора.

"А не скучаетъ, вотъ что досадно!"

"Было бы у меня, какъ у тебя, семьдесятъ тысячъ въ годъ доходу", подумалъ Чичиковъ: "да я бы скуку и на глаза къ себъ не пустилъ. Вонъ откупщикъ Муразовъ,—легко сказать,— десять милліоновъ... Экой кушъ!"

"Что, вамъ ничего заъхать? Мнъ бы хотълось проститься

съ сестрой и зятемъ".

"Съ больщимъ удовольствіемъ", сказалъ Чичиковъ.

"Это первый у насъ хозяинъ. Онъ, сударь мой, получаетъ 200 тысячъ годового доходу съ такого имѣнія, которое лѣтъ восемь назадъ и двадцати не давало".

"Ахъ, да это, конечно, препочтенный человѣкъ! Это преинтересно будетъ съ этакимъ человѣкомъ познакомиться. Какъ же? Да вѣдь это сказать... А какъ по фамиліи?"

"Костанжогло".

"А имя и отчество? позвольте узнать".

"Константинъ Өедоровичъ".

"Константинъ Өедоровичъ Костанжогло. Очень будетъ интересно познакомиться. Поучительно узнать этакого человѣка".

Платоновъ принялъ на себя руководить Селифаномъ, что было нужно, потому что тотъ едва держался на козлахъ. Петрушка два раза сторчакомъ слетълъ съ коляски, такъ что необходимо было, наконецъ, привязать его веревкой къ козламъ. "Экая скотина!" повторялъ только Чичиковъ.

"Вотъ поглядите-ка, начинаются его земли", сказалъ Пла-

тоновъ: "совсѣмъ другой видъ".

И въ самомъ дѣлѣ, черезъ все поле сѣяный лѣсъ-ров-

ныя какъ стрѣлки дерева; за ними другой, повыше, тоже молодникъ; за ними старый лѣснякъ, и все одинъ выше другого. Потомъ опять полоса поля, покрытая густымъ лѣсомъ, и снова такимъ же образомъ молодой лѣсъ, и опять старый. И три раза проѣхали, какъ сквозь ворота стѣнъ, сквозь лѣса. "Это все у него выросло какихъ-нибудь лѣтъ въ восемь, въ десять, что у другого и въ двадцать не выростетъ".

"Какъ же это онъ сдълалъ?"

"Разспросите у него. Это землевѣдъ такой—у него ничего нѣтъ даромъ. Мало, что онъ почву знаетъ, какъ знаетъ, какое сосѣдство для кого нужно, возлѣ какого хлѣба какія дерева. Всякій у него три, четыре должности разомъ отправляетъ. Лѣсъ у него, кромѣ того, что для лѣса, нуженъ затѣмъ, чтобы въ такомъ-то мѣстѣ на столько-то влаги прибавить полямъ, на столько-то унавозить падающимъ листомъ, на столько-то датъ тѣни... Когда вокругъ засуха, у него нѣтъ засухи; когда вокругъ неурожай, у него нѣтъ неурожая. Жаль, что я самъ мало эти вещи знаю, не умѣю разсказать, а у него такія штуки... Его называютъ колдуномъ. Много, много у него всякаго... А все, однако же, скучно"...

"Въ самомъ дѣлѣ, это изумительный мужъ", подумалъ Чичиковъ. "Весьма прискорбно, что молодой человѣкъ поверх-

ностенъ и не умѣетъ разсказать".

Наконецъ показалась деревня. Какъ бы городъ какой, высыпалась она множествомъ избъ на трехъ возвышеніяхъ, увѣнчанныхъ тремя церквями, перегражденная повсюду исполинскими скирдами и кладями, "Да", подумалъ Чичиковъ: "видно, что живетъ хозяинъ-тузъ". Избы все крѣпкія; улицы торныя; стояла ли гдъ телъга телъга была кръпкая и новешенькая; мужикъ попадался съ какимъ-то умнымъ выраженіемъ лица; рогатый скотъ на отборъ; даже крестьянская свинья глядъла дворяниномъ. Такъ и видно, что здъсь именно живутъ тъ мужики; которые гребутъ, какъ поется въ пѣснѣ, серебро попатой. Не было тутъ англійскихъ парковъ и газоновъ со всякими затѣями; но, по старинному, шелъ проспектъ амбаровъ и рабочихъ домовъ вплоть до самаго дома, чтобы все было видно барину, что ни дълается вокругъ его; на высокой крышъ дома возвышался башней высокій фонарь, не для красы или для видовъ, но для наблюденія за работающими въ отдаленныхъ поляхъ. У крыльца ихъ встрѣтили слуги, расторопные, совсѣмъ непохожіе на пьяницу Петрушку, хоть на нихъ и не было фраковъ, а козацкіе чекмени синяго домашняго сукна.

Хозяйка дома выбъжала сама на крыльцо. Свъжа она была, какъ кровь съ молокомъ; хороша, какъ Божій день; походила,

какъ двѣ капли, на Платонова, съ той разницей только, что не была вяла, какъ онъ, но разговорчива и весела.

"Здравствуй, братъ! Ну, какъ же я рада, что ты пріѣхалъ.

А Константина нътъ дома; но онъ скоро будетъ".

"Гдѣ жъ онъ?"

"У него есть дѣло на деревнѣ съ какими-то покупщиками",

говорила она, вводя гостей въ комнату.

Чичиковъ съ любопытствомъ разсматривалъ жилище этого необыкновеннаго человѣка, который получалъ 200 тысячъ, думая по немъ отыскать въ немъ свойства самого хозяина, какъ по оставшейся раковинѣ заключаютъ объ устрицѣ или улиткѣ, нѣкогда въ ней сидѣвшей и оставившей свое отпечатлѣнье. Но нельзя было вывести никакого заключенія. Комнаты всѣ просты, даже пусты: ни фресковъ, ни картинъ, ни бронзъ, ни цвътовъ, ни этажерокъ съ фарфоромъ, ни даже книгъ. Словомъ, все показывало, что главная жизнь существа, здъсь обитавшаго, проходила вовсе не въ четырехъ стѣнахъ комнаты, но въ полѣ, и самыя мысли не обдумывались заблаговременно сибаритскимъ образомъ у огня, предъ каминомъ, въ покойныхъ креслахъ, но тамъ же, на мѣстѣ дѣла, приходили въ голову, и тамъ же, гдѣ приходили, тамъ и претворялись въ дъло. Въ комнатахъ могъ только замътить Чичиковъ слъды женскаго домоводства: на столахъ и стульяхъ были поставлены чистыя липовыя доски и на нихъ лепестки какихъ-то цвѣтковъ, приготовленные къ сушкѣ...

"Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена?" ска-

залъ Платоновъ.

"Какъ дрянь!" сказала хозяйка. "Это лучшее средство отъ лихорадки. Мы вылѣчили имъ прошлый годъ всѣхъ мужиковъ. А это для настоекъ; а это для варенья. Вы все смѣетесь надъ вареньями да надъ соленьями, а потомъ, когда ѣдите, сами же похваливаете. "

Платоновъ подошелъ къ фортепіано и сталъ разбирать

"Господи! что за старина!" сказалъ онъ. "Ну, не стыдно ли тебѣ, сестра?"

"Ну, ужъ извини, братъ, музыкой мнѣ и подавно некогда заниматься. У меня осьмилътняя дочь, которую я должна учить. Сдать ее на руки чужеземной гувернанткъ затъмъ только, чтобы самой имъть свободное время для музыки, -- нътъ, извини, братъ, этого-то не сдѣлаю".

"Какая ты, право, стала скучная, сестра!" сказалъ братъ и подошелъ къ окну. "А, вотъ онъ! идетъ, идетъ!" сказалъ Платоновъ.

Чичиковъ тоже устремился къ окну. Къ крыльцу подхо-

дилъ лѣтъ сорока человѣкъ, живой, смуглой наружности, въ сюртукѣ верблюжьяго сукна. О нарядѣ своемъ онъ не думалъ. На немъ былъ триповый картузъ. По обѣимъ сторонамъ его, снявъ шапки, шли два человѣка нижняго сословія,—шли, разговаривая, о чемъ-то съ нимъ толкуя: одинъ—простой мужикъ, другой—какой-то заѣзжій кулакъ и пройдоха, въ синей сибиркѣ. Такъ какъ остановились они всѣ около крыльца, то и разговоръ ихъ былъ слышенъ въ комнатахъ.

"Вы вотъ что лучше сдѣлайте: вы откупитесь у вашего барина. Я вамъ, пожалуй, дамъвзаймы: вы послѣ мнѣ отработаете".

"Нѣтъ, Константинъ Өедоровичъ, что ужъ откупаться? Возьмите насъ. Ужъ у васъ всякому уму выучишься. Ужъ этакого умнаго человѣка нигдѣ во всемъ свѣтѣ нельзя сыскать. А вѣдь теперь бѣда та, что себя никакъ не убережешь. Цѣловальники такія завели теперь настойки, что съ одной рюмки такъ станетъ задирать въ животѣ, что воды ведро бы выпилъ: не успѣешь опомниться, какъ все спустишь. Много соблазну. Лукавый, что ли, міромъ ворочаетъ, ей-Богу! Все заводятъ, чтобы сбить съ толку мужиковъ: и табакъ, и всякіе такіе... Что жъ дѣлать, Константинъ Өедоровичъ? Человѣкъ—не удержишься".

"Послушай: да вѣдь вотъ въ чемъ дѣло. Вѣдь у меня всетаки неволя. Это правда, что съ перваго разу все получишь— и корову, и лошадь, да вѣдь дѣло въ томъ, что я такъ требую съ мужиковъ, какъ нигдѣ. У меня работай—первое; мнѣ ли, или себѣ, но ужъ я не дамъ никому залежаться. Я и самъ работаю, какъ волъ, и мужики у меня, потому что испыталъ, братъ: вся дрянь лѣзетъ въ голову оттого, что не работаешь. Такъ вы объ этомъ всѣ подумайте міромъ и потолкуйте между собою".

"Да мы-съ толковали ужъ объ этомъ, Константинъ Өедоровичъ. Ужъ это и старики говорятъ: "что говорить! вѣдь всякій мужикъ у васъ богатъ: ужъ это не даромъ; и священники такіе сердобольные. А вѣдь у насъ и тѣхъ взяли, и хоронить некому".

"Все-таки ступай и переговори".

"Слушаю-съ".

"Такъ ужъ того-съ, Константинъ Өедоровичъ, ужъ сдѣлайте милость... посбавьте," говорилъ шедшій по другую сторону за-

ѣзжій кулакъ въ синей сибиркѣ.

"Ужъ я сказалъ: торговаться я не охотникъ. Я не то, что другой помѣщикъ, къ которому ты подъѣдешь подъ самый срокъ уплаты въ ломбардъ. Вѣдь я васъ знаю всѣхъ: у васъ есть списки всѣхъ, кому когда слѣдуетъ уплачивать. Что жъ тутъ мудренаго? Ему приспичитъ, ну, онъ тебѣ и отдастъ за полцѣны. А мнѣ что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи: мнѣ въ ломбардъ не нужно уплачивать".

"Настоящее дѣло, Константинъ Өедоровичъ. Да вѣдь я того-съ, оттого только, чтобы и впредь имѣть съ вами касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять". Кулакъ вынулъ изъ-за пазухи пукъ засаленныхъ ассигнацій. Костанжогло прехладнокровно взялъ ихъ и,

не считая, сунулъ въ задній карманъ своего сюртука.

"Гм!" подумалъ Чичиковъ: "точно какъ бы носовой платокъ!" Костанжогло показался въ дверяхъ гостиной. Онъ еще болъе поразилъ Чичикова смуглостью лица, жесткостью черныхъ волосъ, мъстами до времени посъдъвшихъ, живымъ выраженіемъ глазъ и какимъ-то желчнымъ отпечаткомъ пылкаго южнаго происхожденія. Онъ былъ не совсъмъ русскій. Онъ самъ не зналъ, откуда вышли его предки. Онъ не занимался своимъ родословіемъ, находя, что это въ строку нейдетъ и въ хозяйствъ вещь лишняя. Онъ думалъ, что онъ русскій, да и не зналъ другого языка, кромъ русскаго.

Платоновъ представилъ Чичикова. Они поцъловались.

"Я, чтобы вылѣчиться отъ хандры, придумалъ, Константинъ, проѣздиться по разнымъ губерніямъ", сказалъ Платоновъ: "и вотъ Павелъ Ивановичъ предложилъ ѣхать съ нимъ".

"Прекрасно", сказалъ Костанжогло. "Въ какія же мѣста?" продолжалъ онъ, привѣтливо обращаясь къ Чичикову: "пред-

полагаете теперь направить путь? "

"Признаюсь", сказалъ Чичиковъ, привѣтливо наклоня голову на-бокъ и въ то же время поглаживая рукой кресельную ручку: "ѣду я, покамѣстъ, не столько по своей нуждѣ, сколько по нуждѣ другого: генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но съ другой стороны, такъ сказать, и для самого себя; потому что точно, не говоря уже о пользѣ, которая можетъ быть въ гемороидальномъ отношеніи, увидать свѣтъ, коловращенье людей—есть, такъ сказать, живая книга, та же наука".

"Да, заглянуть въ иные уголки не мѣшаетъ".

"Превосходно изволили замѣтить: именно истинно, дѣйствительно не мѣшаетъ. Видишь вещи, которыхъ бы не видѣлъ; встрѣчаешь людей, которыхъ бы не встрѣтилъ. Разговоръ съ инымъ тотъ же червонецъ, какъ вотъ, напримѣръ, теперь представился случай... Къ вамъ прибѣгаю, почтеннѣйшій Константинъ Өедоровичъ, научите, научите, оросите жажду мою вразумленьемъ истины. Жду, какъ манны, сладкихъ словъ вашихъ".

"Чему же однако?.. чему научить?" сказалъ Костанжогло,

смутившись. "Я и самъ учился на мъдныя деньги".

"Мудрости, почтеннъйшій, мудрости, —мудрости управлять

труднымъ кормиломъ сельскаго хозяйства, мудрости извлекать доходы върные, пріобръсть имущество не мечтательное, а существенное, исполняя тъмъ долгъ гражданина, заслужа уваженіе соотечественниковъ".

"Знаете ли что", сказалъ Костанжогло, смотря на него въразмышленіи: "останьтесь денекъ у меня. Я покажу вамъ все управленіе и разскажу обо всемъ. Мудрости тутъ, какъ вы увидите, никакой нѣтъ".

"Конечно, останьтесь", сказала хозяйка и, обратясь къ брату, прибавила: "Братъ, оставайся: куда тебъ торопиться?"

"Мнъ все равно. Какъ Павелъ Ивановичъ?"

"Я что-жъ, я съ большимъ удовольствіемъ... Но вотъ обстоятельство: родственникъ генерала Бетрищева, нѣкто полковникъ Кошкаревъ"...

"Да вѣдь онъ сумасшедшій".

"Это такъ, сумасшедшій. Я бы къ нему и не ѣхалъ, но генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, такъ сказать, благотворитель…"

"Въ такомъ случаѣ знаете что?" сказалъ Костанжогло: "поѣзжайте, къ нему и десяти верстъ нѣтъ. У меня стоятъ готовыя пролетки—поѣзжайте къ нему теперь же. Вы успѣете къ чаю возвратиться назадъ".

"Превосходная мысль!" вскрикнулъ Чичиковъ, взявши шляпу. Пролетки были ему поданы и въ полчаса примчали его къ полковнику. Вся деревня была въ-разброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревенъ по всѣмъ улицамъ. Выстроены были какіе-то дома, въ родѣ присутственныхъ мѣстъ. На одномъ было написано золотыми буквами: Депо земледтольческихъ орудій; на другомъ: Главная счетная экспедиція; далѣе: Комитетъ сельскихъ дълъ; Школа нормальнаго просвтщенія поселянъ. Сповомъ, чортъ знаетъ, чего не было!

Полковника онъ засталъ за пульпитромъ стоячей конторки, съ перомъ въ зубахъ. Полковникъ принялъ Чичикова отмѣнно ласково. По виду, онъ былъ предобрѣйшій, преобходительный человѣкъ: сталъ ему разсказывать о томъ, сколькихъ трудовъ ему стоило возвесть имѣніе до нынѣшняго благосостоянія; съ соболѣзнованіемъ жаловался, какъ трудно дать понять мужику, что есть высшія побужденія, которыя доставляетъ человѣку просвѣщенная роскошь, искусство и художество; что бабъ онъ до сихъ поръ не могъ заставить надѣть корсетъ, тогда какъ въ Германіи, гдѣ онъ стоялъ съ полкомъ въ 14-мъ году, дочь мельника умѣла играть даже (на фортепіано; что, однако же, несмотря на все упорство со стороны невѣжества, онъ непремѣнно достигнетъ того, что мужикъ его деревни, идя за плу-

гомъ, будетъ въ то же время читать книгу о громовыхъ отводахъ Франклина, или Виргиліевы Георгики, или Химическое изслѣдованіе почвъ.

"Да, какъ бы не такъ!" подумалъ Чичиковъ. "А вотъ я до сихъ поръ еще "Графини Лавальеръ" не прочелъ: все нѣтъ времени".

Много еще говорилъ полковникъ о томъ, какъ привести людей къ благополучію. Костюмъ у него имѣлъ большое значеніе: онъ ручался головой, что если только одѣть половину русскихъ мужиковъ въ нѣмецкіе штаны,—науки возвысятся, торговля подымется, и золотой вѣкъ настанетъ въ Россіи.

Чичиковъ слушалъ-слушалъ, глядя ему пристально въ глаза, и, наконецъ, сказалъ: "съ этимъ, кажется, чиниться нечего"; и тутъ же объявилъ, что такъ и такъ, имѣется надобность вотъ въ какихъ душахъ, съ совершеньемъ такихъ-то крѣпостей и всѣхъ обрядовъ.

"Сколько могу видѣть изъ словъ вашихъ", сказалъ полковникъ, нимало не смутясь: "это просьба, не такъ ли?"

"Такъ точно".

"Въ такомъ случаѣ изложите ее письменно. Просьба пойдетъ въ контору принятія рапортовъ и донесеній. Контора, помѣтивши, препроводитъ ее ко мнѣ; отъ меня поступитъ она въ комитетъ сельскихъ дѣлъ; оттолѣ, по сдѣланіи выправокъ, къ управляющему. Управляющій совокупно съ секретаремъ…"

"Помилуйте!" вскрикнулъ Чичиковъ: "вѣдь этакъ затянется Богъ знаетъ! Да какъ же трактовать объ этомъ письменно? Вѣдь это такого рода дѣло... Души вѣдь нѣкоторымъ образомъ...

мертвыя".

"Очень хорошо. Вы такъ и напишите, что души нѣкоторымъ образомъ мертвыя".

"Но вѣдь какъ же—мертвыя? Вѣдь этакъ же нельзя написать. Онѣ хотя и мертвыя, но нужно, чтобы казались, какъ бы были живыя".

"Хорошо. Вы такъ и напишите: но нужно, или требуется, желается, ищется, чтобы казалось, какъ бы живыя. Безъ бумажнаго производства нельзя этого сдѣлать. Примѣръ—Англія и самъ даже Наполеонъ. Я вамъ отряжу комиссіонера, который васъ проводитъ по всѣмъ мѣстамъ".

Онъ ударилъ въ звонокъ. Явился какой-то человъкъ.

"Секретарь! Позвать ко мнѣ комиссіонера!" Предсталъ комиссіонеръ, какой-то не то мужикъ, не то чиновникъ. "Вотъ онъ васъ проводитъ по нужнѣйшимъ мѣстамъ".

Что было дѣлать съ полковникомъ? Чичиковъ рѣшился, изъ любопытства, пойти съ комиссіонеромъ смотрѣть всѣ эти са-

монужнъйшія мъста. Контора подачи рапортовъ существовала только на вывъскъ, и двери были заперты. Правитель дълъ ея Хрулевъ былъ переведенъ во вновь образовавшійся комитетъ сельскихъ построекъ. Мъсто его заступилъ камердинеръ Березовскій; но онъ тоже былъ куда-то откомандированъ комиссіей построенія. Толкнулись они въ департаментъ сельскихъ дѣлътамъ передълка; разбудили какого-то пьянаго, но не добрались отъ него никакого толку. "У насъ безтолковщина", сказалъ, наконецъ, Чичикову комиссіонеръ. "Барина за носъ водятъ. Всѣмъ у насъ распоряжается комиссія построенія: отрываетъ всъхъ отъ дъла, посылаетъ, куда угодно. Только и выгодно у насъ, что въ комиссіи построенія". Онъ, какъ видно, былъ недоволенъ на комиссію построенія. Далъе Чичиковъ не хотълъ и смотръть. Пришедши, разсказалъ полковнику, что такъ и такъ, что у него каша и никакого толку нельзя добиться, а комиссіи подачи рапортовъ и вовсе нътъ.

Полковникъ воскипълъ благороднымъ негодованіемъ, кръпко пожавши руку Чичикову, въ знакъ благодарности. Тутъ же, схвативши бумагу и перо, написалъ восемь строжайшихъ запросовъ: на какомъ основаніи комиссія построенія самоуправно распорядилась съ неподвъдомственными ей чиновниками? какъ могъ допустить главноуправляющій, чтобы представитель, не сдавши своего поста, отправился на слъдствіе? и какъ могъ видъть равнодушно комитетъ сельскихъ дълъ, что даже не существуетъ контора подачи рапортовъ и донесеній?

"Ну, пойдетъ кутерьма!" подумалъ Чичиковъ, и хотълъ уже уъхать.

"Нѣтъ, я васъ не отпущу. Теперь уже собственное мое честолюбіе затронуто. Я докажу, что значитъ органическое, правильное устройство хозяйства. Я поручу ваше дѣло такому человѣку, который одинъ стоитъ всѣхъ: окончилъ университетскій курсъ. Вотъ каковы у меня крѣпостные люди! Чтобы не терять драгоцѣннаго времени, покорнѣйше прошу посидѣть у меня въбибліотекѣ", сказалъ полковникъ, отворяя боковую дверь. "Тутъ книги, бумага, перья, карандаши, все. Пользуйтесь, пользуйтесь всѣмъ: вы—господинъ. Просвѣщеніе должно быть открыто всѣмъ".

Такъ говорилъ Кошкаревъ, введя его въ книгохранилище. Это былъ огромный залъ, снизу доверху уставленный книгами. Были тамъ даже и чучела животныхъ. Книги по всѣмъ частямъ: по части лѣсоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства; спеціальные журналы—по всѣмъ частямъ, которые только разсылаются съ обязанностью подписокъ, но никто ихъ не читаетъ. Видя, что все это были книги не для пріятнаго препровожденія, онъ обратился къ другому шкафу—изъ огня въ полымя:

все книги философскія. Шесть огромныхъ томищей предстало ему предъ глаза, подъ названіемъ: "Предуготовительное вступленіе въ область мышленія, Теорія общности, совокупности, сущности, и въ примъненіи къ уразумѣнію органическихъ началъ обоюднаго раздвоенія общественной производительности". Что ни разворачивалъ Чичиковъ книгу, на всякой страницѣпроявленіе, развитіе, абстрактъ, замкнутость и сомкнутость, и чортъ знаетъ, чего тамъ не было! "Это не по мнъ", сказалъ Чичиковъ, и оборотился къ третьему шкафу, гдѣ были книги по части искусствъ. Тутъ вытащилъ какую-то огромную книгу съ нескромными миоологическими картинками и началъ ихъ разсматривать. Такого рода картинки нравятся холостякамъ среднихъ лѣтъ, а иногда и тѣмъ старикашкамъ, которые подзадориваютъ себя балетами и прочими пряностями. Окончивши разсматриваніе одной книги, Чичиковъ вытащилъ уже было и другую въ томъ же родъ, какъ появился полковникъ Кошкаревъ, съ сіяющимъ видомъ и бумагою.

"Все сдѣлано, и сдѣлано отлично! Человѣкъ, о которомъ я вамъ говорилъ, рѣшительный геній. За это я поставлю его выше всѣхъ и для него одного заведу цѣлый департаментъ. Вы посмотрите, какая свѣтлая голова и какъ въ нѣсколько минутъ

онъ рѣшилъ все".

"Ну, слава те, Господи!" подумалъ Чичиковъ и пригото-

вился слушать. Полковникъ сталъ читать:

"Приступая къ обдумыванію возложеннаго на меня вашимъ высокородіемъ порученія, честь имѣю симъ донести на оное:

"I-е. Въ самой просъбъ господина коллежскаго совътника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумъніе, ибо неосмотрительнымъ образомъ ревизскія души названы умершими. Подъ симъ, въроятно, они изволили разумъть близкія къ смерти, а не умершія. Да и самое таковое названіе уже показываетъ изученіе наукъ эмпирическое, въроятно, ограничившееся приходскимъ училищемъ, ибо душа безсмертна".

"Плутъ!" сказалъ, остановившись, Кошкаревъ съ самодовольствіемъ: "Тутъ онъ немножко кольнулъ васъ. Но сознай-

тесь, какое бойкое перо!"

"Во-II-хъ, никакихъ незаложенныхъ ревизскихъ, не только близкихъ къ смерти, но и всякихъ прочихъ, по имѣнію не имѣется, ибо всѣ въ совокупности не токмо заложены безъ изъятія, но и перезаложены, съ прибавкой по полутораста рублей на душу, кромѣ небольшой деревни Гурмайловки, находящейся въ спорномъ положеніи, по случаю тяжбы съ помѣщикомъ Предищевымъ и вслѣдствіе того подъ запрещеніемъ, о чемъ объявлено въ 42 номерѣ "Московскихъ Вѣдомостей".

"Такъ зачѣмъ же вы мнѣ этого не объявили прежде? Зачѣмъ изъ пустяковъ держали?" сказалъ съ сердцемъ Чичиковъ.

"Да! да вѣдь нужно было, чтобы все это вы увидѣли сквозь форму бумажнаго производства. Этакъ не штука. Безсознатель-

но можетъ и дуракъ увидѣть, но нужно сознательно".

Въ сердцахъ, схвативши шапку, Чичиковъ—бъгомъ изъ дому, мимо всякихъ приличій, да въ дверь: онъ былъ сердитъ. Кучеръ стоялъ съ пролеткой наготовѣ, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о кормѣ пошла бы письменная просьба, и резолюція выдать овесъ лошадямъ вышла бы только на другой день. Полковникъ, однако жъ, выбѣжалъ; онъ насильно пожалъ ему руку, прижалъ ее къ сердцу и благодарилъ его за то, что онъ далъ ему случай увидѣть на дѣлѣ ходъ производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать и пружины управленія заржавѣютъ и ослабѣютъ; что, вслѣдствіе этого событія, пришла ему счастливая мысль—устроить новую комиссію, которая будетъ называться комиссію наблюденія за комиссіею построенія, такъ что уже тогда никто не осмѣлится украсть.

Чичиковъ пріѣхалъ, сердитый и недовольный, поздно, когда

уже давно горъли свъчи.

"Что это вы такъ запоздали?" сказалъ Костанжогло, когда онъ показался въ дверяхъ.

"О чемъ вы это такъ долго съ нимъ толковали?" сказалъ Платоновъ.

"Этакого дурака я еще отъ роду не видывалъ", сказалъ Чичиковъ.

"Это еще ничего", сказалъ Костанжогло. "Кошкаревъ— утъшительное явленіе. Онъ нуженъ затъмъ, что въ немъ отражаются карикатурно и виднъй глупости всъхъ нашихъ умниковъ, —вотъ этихъ всъхъ умниковъ, которые, не узнавши прежде своего, набираются дури въ чужи. Вонъ каковы помъщики теперь наступили: завели и конторы, и мануфактуры, и школы, и комиссію, и чортъ ихъ знаетъ, чего не завели! Вотъ каковы эти умники! Было поправились послъ француза двънадцатаго года, такъ вотъ теперь все давай разстраивать сызнова. Въдь хуже француза разстроили, такъ что теперь какой-нибудь Петръ Петровичъ Пътухъ еще хорошій помъщикъ".

"Да вѣдь и онъ заложилъ теперь въ ломбардъ", сказалъ Чичиковъ.

"Ну, да, все въ ломбардъ, все пойдетъ въ ломбардъ". Сказавъ это, Костанжогло сталъ понемногу сердиться. "Вонъ шляпный, свѣчной заводы,—изъ Лондона мастеровъ выписалъ свѣчныхъ, торгашомъ сдѣлался! Помѣщикъ—этакое званіе почтен-

ное—въ мануфактуристы, фабриканты! Прядильныя машины... кисеи шлюхамъ городскимъ, дѣвкамъ..."

"Да вѣдь и у тебя же есть фабрики", замѣтилъ Платоновъ.

"А кто ихъ заводилъ? Сами завелись: накопилось шерсти, сбыть некуда,—я и началъ ткать сукна, да и сукна толстыя, простыя,—по дешевой цѣнѣ ихъ тутъ же на рынкахъ у меня и разбираютъ,—мужику надобныя, моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берегъ въ продолженіе шести лѣтъ сряду промышленники,—ну, куда ее дѣвать? я началъ изъ нея варить клей, да сорокъ тысячъ и взялъ. Вѣдь у меня все такъ".

"Экой чортъ!" думалъ Чичиковъ, глядя на него въ оба

глаза: "загребистая какая лапа!"

"Да и то потому занялся, что набрело много работниковъ, которые умерли бы съ голоду: голодный годъ, и все по милости этихъ фабрикантовъ, упустившихъ посѣвы. Этакихъ фабрикъ у меня, братъ, наберется много. Всякій годъ другая фабрика, смотря по тому, отъ чего накопилось остатковъ и выбросковъ. Разсмотри только попристальнѣе свое хозяйство,—всякая дрянь дастъ доходъ, такъ что отталкиваешь, говоришь: не нужно! Вѣдь я не строю для этого дворцовъ съ колоннами да съ фронтонами".

"Это изумительно... Изумительнье же всего то, что всякая

дрянь даетъ доходъ", сказалъ Чичиковъ.

"Да помилуйте! Если бы только брать дѣло попросту, какъ оно есть; а то вѣдь всякій—механикъ: всякій хочетъ открыть ларчикъ съ инструментомъ, а не просто. Онъ для этого съѣздитъ нарочно въ Англію; вотъ въ чемъ дѣло! Дурачье! "Сказавши это, Костанжогло плюнулъ. "И вѣдь глупѣй въ-сотеро станетъ послѣ того, какъ возвратится изъ-за границы! "

"Ахъ, Константинъ! ты опять разсердился", сказала съ безпокойствомъ жена. "Въдь ты знаешь, что это для тебя вредно".

"Да вѣдь какъ не сердиться? Добро бы это было чужое, а то вѣдь это близко собственному сердцу; вѣдь досадно то, что русскій характеръ портится; вѣдь теперь явилось въ русскомъ характерѣ донъ-кишотство, котораго никогда не было! Просвѣщеніе придетъ ему въ умъ—сдѣлается Донъ-Кишотомъ: заведетъ такія школы, что дураку въ умъ не войдетъ! Выйдетъ изъ школы такой человѣкъ, что никуда не годится, ни въ деревню, ни въ городъ, только что пьяница, да чувствуетъ свое достоинство. Въ человѣколюбіе пойдетъ—сдѣлается Донъ-Кишотомъ человѣколюбія: настроитъ на милліонъ безтолковѣйшихъ больницъ да заведеній съ колоннами, разорится да и пуститъ всѣхъ по міру: вотъ тебѣ и человѣколюбіе!"

Чичикову не до просвѣщенія было дѣло. Ему хотѣлось об-

стоятельно разспросить о томъ, какъ всякая дрянь даетъ доходъ; но никакъ не далъ ему Костанжогло вставить слова: желчныя ръчи уже лились изъ устъ его, такъ что уже онъ ихъ не могъ удержать.

"Думаютъ, какъ просвътить мужика... да ты сдълай его прежде богатымъ да хорошимъ хозяиномъ, а тамъ онъ самъ выучится. Въдь какъ теперь, въ это время, весь свътъ поглупълъ, такъ вы не можете себъ представить! Что пишутъ теперь эти щелкоперы! Пуститъ какой-нибудь книжку, и такъ вотъ всѣ и бросятся на нее... Вотъ что стали говорить: "Крестьянинъ ведетъ ужъ очень простую жизнь: нужно познакомить его съ предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состоянія... " Что сами, благодаря этой роскоши, стали тряпки, а не люди, и болѣзней чортъ знаетъ какихъ понабрались, и ужъ нѣтъ осьмнадцатилътняго мальчишки, который бы не испробовалъ всего: и зубовъ у него нътъ, и плъшивъ, какъ пузырь, такъ хотятъ теперь и этихъ заразить. Да слава Богу, что у насъ осталось хотя одно еще здоровое сословіе, которое не познакомилось съ этими прихотями! За это мы просто должны благодарить Бога. Да хлѣбопашецъ у насъ всѣхъ почтеннѣе,-что вы его трогаете? Дай Богъ, чтобы всѣ были какъ хлѣбопашецъ!"

"Такъ вы полагаете, что хлѣбопашествомъ доходливѣй заниматься?" спросилъ Чичиковъ.

"Законнъе, а не то, что доходнъе. Воздълывай землю въ потъ лица своего, сказано. Тутъ нечего мудрить. Это ужъ опытомъ въковъ доказано, что въ земледъльческомъ званіи человѣкъ нравственнѣй, чище, благороднѣй, выше. Не говорю-не заниматься другимъ, но чтобы въ основаніе легло хлѣбопашество-вотъ что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законныя фабрики, того, что нужно здѣсь, подъ рукой человѣку на мѣстѣ, а не эти всякія потребности, разслабившія теперешнихъ людей. Не эти фабрики, что потомъ, для поддержки и для сбыту, употребляють всв гнусныя мвры, развращають, растлъваютъ несчастный народъ. Да вотъ же не заведу у себя, какъ ты тамъ ни говори въ ихъ пользу, никакихъ этихъ внушающихъ высшія потребности производствъ, ни табака, ни сахара, хоть бы потерялъ милліонъ. Пусть же, если входитъ развратъ въ міръ, такъ не черезъ мои руки! Пусть я буду передъ Богомъ правъ... Я двадцать лътъ живу съ народомъ; я знаю, какія отъ этого слѣдствія.".

"Для меня изумительнѣе всего, какъ, при благоразумномъ управленіи, изъ останковъ, изъ обрѣзковъ получается и всякая дрянь даетъ доходъ".

"Гм! политическіе экономы!" говорилъ Костанжогло, не слушая его, съ выраженіемъ желчнаго сарказма въ лицѣ. "Хороши политическіе экономы! Дуракъ на дуракѣ сидитъ и дуракомъ погоняетъ—дальше своего глупаго носа не видитъ! Оселъ, а еще взлѣзетъ на каеедру, надѣнетъ очки... Дурачье!" И во гнѣвѣ онъ плюнулъ.

"Все это такъ и все справедливо, только, пожалуйста, не сердись", сказала жена: "какъ будто нельзя говорить объ этомъ,

не выходя изъ себя!"

"Слушая васъ, почтеннѣйшій Константинъ Өедоровичъ, вникаешь, такъ сказать, въ смыслъ жизни, щупаешь самое ядро дѣла. Но, оставивъ общечеловѣческое, позвольте обратить вниманіе на приватное. Если бы, положимъ, сдѣлавшись помѣщикомъ, возымѣлъ я мысль въ непродолжительное время разбогатѣть такъ, чтобы тѣмъ, такъ сказать, исполнить существенную обязанность гражданина, то какимъ образомъ, какъ поступить?"

"Какъ поступить, чтобы разбогатъть?" подхватилъ Костанжогло. "А вотъ какъ!.."

"Пойдемъ ужинать", сказала хозяйка, поднявшись съ дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая въ шаль молодые, продрогнувшіе свои члены.

Чичиковъ схватился со стула съ ловкостью почти военнаго человѣка, коромысломъ подставилъ ей руку и повелъ ее
парадно черезъ двѣ комнаты въ столовую, гдѣ уже на столѣ
стояла суповая чашка и, лишенная крышки, разливала пріятное
благоуханье супа, напитаннаго свѣжею зеленью и первыми кореньями весны. Всѣ сѣли за столъ. Слуги проворно поставили
разомъ на столъ всѣ блюда, въ закрытыхъ соусникахъ, и все,
что нужно, и тотчасъ ушли: Костанжогло не любилъ, чтобы
лакеи слушали господскіе разговоры, а еще болѣе, чтобы глядѣли ему въ ротъ въ то время, когда онъ ѣстъ.

Нахлебавшись супу и выпивши рюмку какого-то отличнаго питья, похожаго на венгерское, Чичиковъ сказалъ хозяину такъ: "Позвольте, почтеннѣйшій, вновь обратить васъ къ предмету прекращеннаго разговора. Я спрашивалъ васъ о томъ, какъ быть, какъ поступить, какъ лучше приняться"...¹)

... "Имѣніе, за которое если бы онъ запросилъ и 40 тысячъ,

я бы ему тутъ же отсчиталъ". "Гм!" Чичиковъ задумался. "А отчего же вы сами", проговорилъ онъ съ нѣкоторою робостью: "не покупаете его?"

<sup>1)</sup> Тутъ въ рукописи утрачено двѣ страницы. Повидимому, въ дальнѣйшемъ разговорѣ Костанжогло предложилъ Чичикову купить имѣніе сосѣда Хлобуева.

"Да нужно знать, наконецъ, предѣлы. У меня и безъ того много хлопотъ около своихъ имѣній. Притомъ у насъ дворяне и безъ того уже кричатъ на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными ихъ положеніями, скупаю земли за безцѣнокъ. Это мнѣ ужъ, наконецъ, надоѣло".

"Какъ вообще люди способны къ злословію!" сказалъ Чи-

чиковъ.

"А ужъ какъ въ нашей губерніи,— не можете себѣ представить: меня иначе и не называютъ, какъ сквалыгой и скупцомъ первой степени. Себя они во всемъ извиняютъ. "Я", говоритъ, "конечно, промотался, но потому, что жилъ высшими потребностями жизни, поощрялъ промышленниковъ (мошенниковъ, то-есть), а этакъ, пожалуй, можно прожить свиньею, какъ Костанжогло".

"Желалъ бы я быть этакой свиньей!" сказалъ Чичиковъ.

"И вздоръ. Какія высшія потребности? Кого они надуваютъ? Книги хоть онъ и заведетъ, но вѣдь ихъ не читаетъ. Дѣло окончится картами да... И все оттого, что не задаю обѣдовъ да не занимаю имъ денегъ. Обѣдовъ я потому не даю, что это меня бы тяготило: я къ этому не привыкъ. А пріѣзжай ко мнѣ ѣсть то, что я ѣмъ, —милости просимъ. Не даю денегъ взаймы— это вздоръ. Пріѣзжай ко мнѣ на самомъ дѣлѣ нуждающійся, да разскажи мнѣ обстоятельно, какъ ты распорядишься съ моими деньгами: если я увижу изъ твоихъ словъ, что ты употребишь ихъ умно и деньги принесутъ тебѣ явную прибыль, —я тебѣ не откажу и не возьму даже процентовъ".

"Это, однако же, нужно принять къ свѣдѣнію", подумалъ

Чичиковъ.

"И никогда не откажу", продолжалъ Костанжогло. "Но бросать денегъ на вѣтеръ я не стану. Ужъ пусть меня въ этомъ извинятъ! Чортъ побери! онъ затѣваетъ тамъ какой-нибудь обѣдъ пюбовницѣ, или на сумасшедшую ногу убираетъ мебелями домъ, или съ распутницей въ маскарадъ, юбилей тамъ какойнибудь въ память того, что онъ даромъ прожилъ на свѣтѣ, а ему давай деньги взаймы!.."

Здѣсь Костанжогло плюнулъ и чуть-чуть не выговорилъ нѣсколько неприличныхъ и бранныхъ словъ въ присутствіи супруги. Суровая тѣнь темной ипохондріи омрачила его лицо. Вдоль лба и поперекъ его собрались морщины, обличители гнѣвнаго движенія взволнованной желчи.

"Позвольте мнѣ, досточтимый мною, обратить васъ вновь къ предмету прекращеннаго разговора", сказалъ Чичиковъ, выпивая еще рюмку малиновки, которая дѣйствительно была отличная. "Если бы, положимъ, я пріобрѣлъ то самое имѣніе, о

которомъ вы изволили упомянуть, то во сколько времени и

какъ скоро можно разбогатъть въ такой степени... "

"Если вы хотите", подхватилъ сурово и отрывисто Костанжогло, полный нерасположенія духа: "разбогатѣть скоро, такъ вы никогда не разбогатѣте; если же хотите разбогатѣть, не спрашиваясь о времени, то разбогатѣте скоро".

"Вотъ оно какъ!" сказалъ Чичиковъ.

"Да", сказалъ Костанжогло отрывисто, точно какъ бы онъ сердился на самого Чичикова; "надобно имъть любовь къ труду: безъ этого ничего нельзя сдълать. Надобно полюбить хозяйство, —да! И повърьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что въ деревнъ тоска... да я бы умеръ отъ тоски, если бы хотя одинъ день провелъ въ городъ такъ, какъ проводятъ они въ этихъ глупыхъ своихъ клубахъ, трактирахъ да театрахъ. Дураки, дурачье, ослиное поколъніе! Хозяину нельзя, нътъ времени скучать. Въ жизни его и на полвершка нѣтъ пустоты-все полнота. Одно это разнообразіе занятій, и притомъ какихъ занятій!-занятій, истинно возвышающихъ духъ. Какъ бы то ни было, но въдь тутъ человъкъ идетъ рядомъ съ природой, съ временами года, соучастникъ и собесъдникъ всего, что совершается въ твореніи. Разсмотрите-ка круговой годъ работъ: какъ еще прежде, чъмъ наступитъ весна, все ужъ на сторожъ и ждетъ ея: подготовка съмянъ, переборка, перемърка по амбарамъ хлъба и пересушка; установление новыхъ тяголъ. Все обсматривается впередъ и все разсчитывается въ началѣ. А какъ взломаетъ ледъ, да пройдутъ рѣки, да просохнетъ все и пойдетъ взрываться земля—по огородамъ и садамъ работаетъ заступъ, по полямъ соха и бороны; садка, съвы и посъвы. Понимаете ли, что это? Бездълица! грядущій урожай съютъ! Блаженство всей земли съютъ! Пропитаніе милліоновъ съютъ! Наступило льто... А тутъ покосы, покосы... И вотъ закипъла вдругъ жатва; за рожью пошла рожь, а тамъ пшеница, а тамъ и ячмень, и овесъ. Все кипитъ: нельзя пропустить минуты: хоть двадцать глазъ имъй, всъмъ имъ работа. А какъ отпразднуется все, да пойдетъ свозиться на гумны, складываться въ клади, да зимнія запашки, да чинки къ зимъ амбаровъ, ригъ, скотныхъ дворовъ и въ то же время всѣ бабьи работы, да подведешь всему итогъ и увидишь, что сдълано, да въдь это... А зима! Молотьба по всъмъ гумнамъ; перевозка перемолотаго хлъба изъ ригъ въ амбары. Идешь и на мельницу, идешь и на фабрики, идешь взглянуть и на рабочій дворъ, идешь и къ мужику, какъ онъ тамъ на себя копышется. Да для меня, просто, если плотникъ хорошо владъетъ топоромъ, я два часа готовъ предъ нимъ простоять: такъ веселитъ меня работа. А если видишь еще, что

все это съ какой цѣлью творится, какъ вокругъ тебя все множится, да множится, принося плодъ да доходъ, -- да я и разсказать не могу, что тогда въ тебъ дълается. И не потому, что растутъ деньги, -- деньги деньгами, -- но потому, что все это дъло рукъ твоихъ; потому что видишь, какъ ты всему причина, ты творецъ и отъ тебя, какъ отъ какого-нибудь мага, сыплется изобиліе и добро на все. Да гдѣ вы найдете мнѣ равное наслажденіе?" сказалъ Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Какъ царь, въ день торжественнаго вѣнчанія своего, сіялъ онъ весь, и казалось, какъ бы лучи исходили изъ его лица. "Да въ цѣломъ мірѣ не отыщете вы подобнаго наслажденія! Здѣсь именно подражаетъ Богу человѣкъ: Богъ предоставилъ Себъ дъло творенія, какъ высшее всъхъ наслажденіе, и требуетъ отъ человѣка также, чтобы онъ былъ подобнымъ творцомъ благоденствія вокругъ себя. И это называютъ скучнымъ дѣломъ!.."

Какъ пѣнія райской птички, заслушался Чичиковъ хозяйскихъ рѣчей. Глотали слюнку его уста. Самые глаза умаслились

и выражали сладость, и все бы онъ слушалъ.

"Константинъ! пора вставать", сказала хозяйка, приподнявшись со ступа. Всъ встали. Подставивъ руку коромысломъ, повелъ Чичиковъ обратно хозяйку, но уже недоставало ловкости въ его оборотахъ, потому что мысли были заняты существенными оборотами.

"Что ни разсказывай, а все, однако же, скучно", говорилъ,

идя позади ихъ, Платоновъ.

"Гость неглупый человъкъ", думалъ хозяинъ: "внимателенъ, степененъ въ словахъ и не щелкоперъ". И подумавши такъ, сталъ онъ еще веселъе, какъ бы самъ разогрълся отъ своего разговора и какъ бы празднуя, что нашелъ человъка, умъющаго слушать умные совъты.

Когда потомъ помъстились они всъ въ уютной комнаткъ, озаренной свѣчками, насупротивъ балкона и стеклянной двери въ садъ, и глядъли къ нимъ оттолъ звъзды, блиставшія надъ вершинами заснувшаго сада, Чичикову сдълалось такъ пріютно, какъ не бывало давно: точно какъ бы послѣ долгихъ странствованій приняла уже его родная крыша и, по совершеніи всего, онъ уже получилъ все желаемое и бросилъ скитальческій посохъ, сказавши: "довольно!" Такое обаятельное расположение навелъ ему на душу разумный разговоръ гостепріимнаго хозяина. Есть для всякаго человъка такія рѣчи, которыя какъ бы ближе и родственнъй ему другихъ ръчей. И часто неожиданно, въ глухомъ, забытомъ захолустьи, на безлюдьи безлюдномъ, встрътишь человъка, котораго гръющая бесъда заставитъ поза-

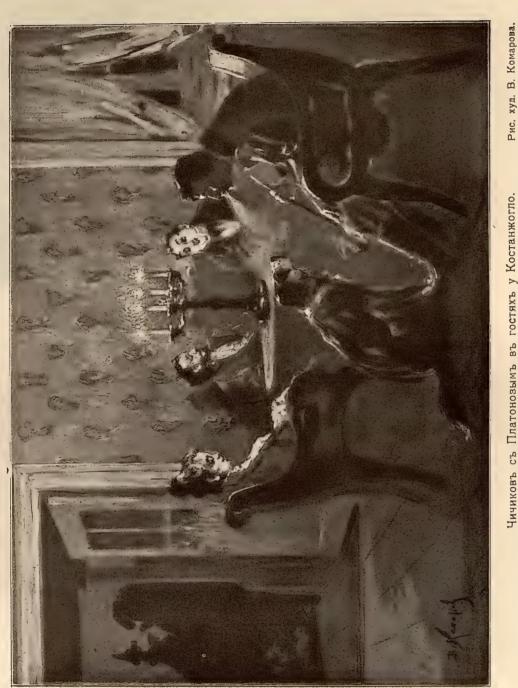

Чичиковъ съ Платоновымъ въ гостяхъ у Костанжогло.



быть тебя и бездорожье дороги, и безпріютность ночлеговъ, и безпутность современнаго шума, и лживость обмановъ, обманывающихъ человѣка. И живо врѣжется, разъ навсегда и навѣки, проведенный такимъ образомъ вечеръ, и все удержитъ вѣрная память: и кто соприсутствовалъ, и кто на какомъ мѣстѣ сидѣлъ, и что было въ рукахъ его,—стѣны, углы и всякую

бездѣлушку.

Такъ и Чичикову замътилось все въ тотъ вечеръ: и эта милая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выраженіе, воцарившееся въ лицъ умнаго хозяина, но даже и рисунокъ обоевъ, ...... и поданная Платонову трубка съ янтарнымъ мундштукомъ, и дымъ, который онъ сталъ пускать въ толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смѣхъ миловидной хозяйки, прерываемый словами: "полно, не мучь его", и веселыя свѣчки, и сверчокъ въ углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, глядъвшая къ нимъ оттолъ, облокотясь на вершины деревъ, осыпанная звѣздами, оглашенная соловьями, громкопъвно высвистывавшими изъ глубины зеленолиственныхъ чащей.

"Сладки мнѣ ваши рѣчи, досточтимый мною Константинъ Өедоровичъ!" произнесъ Чичиковъ. "Могу сказать, что не встрѣ-

чалъ во всей Россіи человѣка, подобнаго вамъ по уму".

Онъ улыбнулся. Онъ самъ чувствовалъ, что не несправедливы были эти слова. "Нѣтъ, ужъ если хотите знать умнаго человѣка, такъ у насъ дѣйствительно есть одинъ, о которомъ точно можно сказать—умный человѣкъ, котораго я и подметки не стою".

"Кто жъ бы это такой могъ быть?" съ изумленіемъ спро-

"Это нашъ откупщикъ Муразовъ".

"Въ другой уже разъ про него слышу!" вскрикнулъ Чичиковъ.

"Это человѣкъ, который не то, что имѣньемъ помѣщика, цѣлымъ государствомъ управитъ. Будь у меня государство, я бы его сей же часъ сдѣлалъ министромъ финансовъ".

"И, говорятъ, человъкъ, превосходящій мъру всякаго въро-

ятія: десять милліоновъ, говорятъ, нажилъ".

"Какое десять! перевалило за сорокъ. Скоро половина Россіи будетъ въ его рукахъ".

"Что вы говорите!" вскрикнулъ Чичиковъ, вытаращивъ

глаза и разинувъ ротъ.

"Всенепремѣнно. Это ясно. Медленно богатѣетъ тотъ, у кого какія-нибудь сотни тысячъ; а у кого милліоны, у того радіусъ великъ: что ни захватитъ, такъ вдвое и втрое противу самого себя: поле-то, поприще слишкомъ просторно. Тутъ ужъ

и соперниковъ нѣтъ. Съ нимъ некому тягаться. Какую цѣну чему ни назначитъ, такая и останется: некому перебить".

"Господи, Боже ты мой!" проговорилъ Чичиковъ, перекрестившись. Смотрълъ Чичиковъ въ глаза Костанжогло, захватило духъ въ груди ему. "Уму непостижимо! Каменъетъ мысль отъ страха! Изумляются мудрости Промысла въ разсматриваніи букашки: для меня болѣе изумительно то, что въ рукахъ смертнаго могутъ обращаться такія громадныя суммы. Позвольте спросить насчетъ одного обстоятельства: скажите, вѣдь это, разумѣется, вначалѣ пріобрѣтено не безъ грѣха?"

"Самымъ безукоризненнымъ путемъ и самыми справедли-

выми средствами".

"Не повърю! невъроятно! Если бы тысячи, но милліоны..." "Напротивъ, тысячи трудно безъ грѣха, а милліоны наживаются легко. Милліонщику нечего прибъгать къ кривымъ путямъ: прямой дорогой такъ и ступай, все бери, что ни лежитъ передъ тобой. Другой не подыметъ: всякому не по силамъ,-нътъ соперниковъ. Радіусъ великъ; говорю: что ни захватитъвдвое или втрое противъ..... А съ тысячи что? десятый, двад-

"И что всего непостижимѣй—что дѣло вѣдь началось съ копъйки! "

"Да иначе и не бываетъ. Это законный порядокъ вещей", сказалъ Костанжогло. "Кто родился съ тысячами, воспитался на тысячахъ, тотъ уже не пріобрѣтетъ, у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нътъ! Начинать нужно съ начала, а не съ середины, —съ копъйки, а не съ рубля, снизу, а не сверху: тутъ только узнаешь хорошо людъ и бытъ, среди которыхъ придется потомъ изворачиваться. Какъ вытерпишь на собственной кожъ то да другое, да какъ узнаешь, что всякая копъйка алтыннымъ гвоздемъ прибита, да какъ перейдешь всъ мытарства, — тогда тебя умудритъ и вышколитъ (такъ), что ужъ не дашь промаха ни въ какомъ предпріятіи и не оборвешься. Повърьте, это правда. Съ начала нужно начинать, а не съ середины. Кто говоритъ мнѣ: "Дайте мнѣ 100 тысячъ—я сейчасъ разбогатъю", я тому не повърю: онъ бьетъ наудачу, а не навърняка. Съ копъйки нужно начинатъ".

"Въ такомъ случаѣ я разбогатѣю", сказалъ Чичиковъ, невольно помысливъ о мертвыхъ душахъ: "ибо дъйствительно на-

"Константинъ, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать", сказала хозяйка: "а ты все болтаешь".

"И непремѣнно разбогатѣете", сказалъ Костанжогло, не

слушая хозяйки. "Къ вамъ потекутъ рѣки, рѣки золота. Не будете знать, куда дѣвать доходы".

Какъ очарованный, сидълъ Павелъ Ивановичъ въ золотой области возрастающихъ грезъ и мечтаній. Кружились его мысли. По золотому ковру грядущихъ прибытковъ золотые узоры вышивало разыгравшееся воображеніе, и въ ушахъ его отдавались слова: "рѣки, рѣки потекутъ"...

"Право, Константинъ, Павлу Ивановичу пора спать".

"Да что жъ тебъ? Ну, и ступай, если захотълось", сказалъ хозяинъ и остановился, потому что по всей комнатъ раздалось храпъніе Платонова, а вслъдъ за нимъ Ярбъ затянулъ еще громче. Замътивъ, что въ самомъ дълъ пора на ночлегъ, онъ растолкалъ Платонова, сказавши: "полно тебъ храпъть!" и пожелалъ Чичикову спокойной ночи. Всъ разбрелись и скоро заснули по своимъ постелямъ.

Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Онъ обдумывалъ, какъ сдълаться помъщикомъ не фантастическаго, но существеннаго имфнія. Послф разговора съ хозяиномъ все становилось такъ ясно! возможность разбогатъть казалась такъ очевидной! Трудное дъло хозяйства становилось теперь такъ легко и понятно, и такъ казалось свойственно самой его натуръ! Только бы сбыть въ ломбардъ этихъ мертвецовъ да завести не фантастическое помъстье! Уже онъ видълъ себя дъйствующимъ и правящимъ именно такъ, какъ поучалъ Костанжогло-расторопно, осмотрительно, ничего не заводя новаго, не узнавши насквозь всего стараго, все высмотръвши собственными глазами, всъхъ мужиковъ узнавши, всъ излишества отъ себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранъе предвиушалъ онъ то удовольствіе, которое будетъ онъ чувствовать, когда заведется стройный порядокъ и бойкимъ ходомъ двигнутся всв пружины хозяйственной машины, толкая дъятельно другъ друга. Трудъ закипитъ, и, подобно тому, какъ въ ходкой мельницѣ шибко вымалывается изъ зерна мука, пойдетъ вымалываться изъ всякаго дрязгу и хламу чистоганъ да чистоганъ. Чудный хозяинъ такъ и стоялъ предъ нимъ ежеминутно. Это былъ первый человъкъ по всей Россіи, къ которому почувствовалъ онъ уваженіе личное. Доселѣ уважалъ онъ человъка или за хорошій чинъ, или за большіе достатки; собственно за умъ онъ не уважалъ еще ни одного человъка; Костанжогло былъ первый. Онъ понялъ, что съ этимъ нечего подыматься на какія-нибудь штуки. Его занималъ другой прожектъ-купить имѣніе Хлобуева. Десять тысячъ у него было; пятнадцать тысячъ предполагалъ онъ попробовать занять у Костанжогло, такъ какъ онъ самъ объявилъ уже, что готовъ

помочь всякому желающему разбогатѣть; остальныя—какъ-нибудь, или заложивши въ ломбардъ, или такъ просто, заставивши ждать. Вѣдь и это можно: ступай, возись по судамъ, если есть охота! И долго онъ объ этомъ думалъ. Наконецъ, сонъ, который уже цѣлые четыре часа держалъ весь домъ, какъ говорится, въ объятіяхъ, принялъ, наконецъ, и Чичикова въ свои объятія. Онъ заснулъ крѣпко.

## ГЛАВА IV.

На другой день все обдълалось, какъ нельзя лучше. Костанжогло далъ съ радостью десять тысячъ, безъ процентовъ. безъ поручительства, -- просто, подъ одну росписку: такъ былъ онъ готовъ помогать всякому на пути къ пріобрѣтенію. Этого мало: онъ самъ взялся сопровождать Чичикова къ Хлобуеву, съ тѣмъ, чтобы осмотрѣть вмѣстѣ съ нимъ имѣніе. Чичиковъ былъ въ духъ. Послъ сытнаго завтрака всъ они отправились, сѣвши всѣ трое въ коляску Павла Ивановича; пролетки хозяина слѣдовали за ними порожнякомъ. Ярбъ бѣжалъ впереди, сгоняя съ дороги птицъ. Цѣлыя 15 верстъ тянулись по обѣимъ сторонамъ лѣса и пахотныя земли Костанжогло. Какъ только они прекратились, все пошло иначе: хлъбъ жиденькій, на мъсто лъсовъ пни. Деревенька, несмотря на красивое мъстоположение, показывала издали запущеніе. Новый каменный домъ, необитаемый, оставшійся вчернѣ въ про...., выглянулъ прежде всего, за нимъ другой, обитаемый. Хозяина нашли они растрепаннаго, заспаннаго, недавно проснувшагося. Ему было лътъ сорокъ; галстукъ у него былъ повязанъ на сторону; на сюртукъ была заплата, на сапогѣ дырка.

Прівзду гостей онъ обрадовался, какъ Богъ вѣсть чему: точно какъ бы увидѣлъ онъ братьевъ, съ которыми надолго разставался.

"Константинъ Өедоровичъ! Платонъ Михайловичъ! Вотъ одолжили пріѣздомъ! Дайте протереть глаза! А ужъ, право, думалъ, что ко мнѣ никто не заѣдетъ. Всякъ бѣгаетъ меня, какъ чумы: думаетъ, попрошу взаймы. Охъ, трудно, трудно, Константинъ Өедоровичъ! Вижу—самъ всему виной. Что дѣлатъ? свиньясвиньей зажилъ. Извините, господа, что принимаю васъ въ такомъ нарядѣ: сапоги, какъ видите, съ дырами. Чѣмъ прикажете потчивать?"

"Безъ церемоніи. Мы къ вамъ за дѣломъ. Вотъ вамъ покупщикъ, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ", сказалъ Костанжогло. "Душевно радъ познакомиться. Дайте прижать мнѣ вашу руку".

Чичиковъ далъ ему объ.

"Хотълъ бы очень, почтеннъйшій Павелъ Ивановичъ, показать вамъ имѣніе, стоящее вниманія... Да что, господа, позвольте спросить: вы объдали?"

"Объдали, объдали", сказалъ Костанжогло, желая отдъ-

латься. "Не будемъ мѣшкать и пойдемъ теперь же".



Хлобуевъ. Рис. П. Боклевскаго.

"Въ такомъ случаѣ, пойдемъ". Хлобуевъ взялъ въ руки картузъ. "Пойдемъ осматривать безпорядки и безпутство мое".

Гости надъли на головы картузы, и всъ пошли улицею деревни.

Съ объихъ сторонъ глядъли слъпыя лачуги, съ окнами кро-

хотными, заткнутыми онучами.

"Пойдемъ осматривать безпорядки и безпутство мое", говорилъ Хлобуевъ. "Конечно, вы сдълали хорошо, что пообъдали. Повърите ли, Константинъ Өедоровичъ, курицы нътъ въ домъдо того дожилъ!"

Онъ вздохнулъ и, какъ бы чувствуя, что мало будетъ участія со стороны Константина Өедоровича, подхватилъ подъ руку

Платонова и пошелъ съ нимъ впередъ, прижимая крѣпко его къ груди своей. Костанжогло и Чичиковъ остались позади и,

взявшись подъ руки, слъдовали за ними въ отдаленіи.

"Трудно, Платонъ Михайловичъ, трудно!" говорилъ Хлобуевъ Платонову. "Не можете вообразить, какъ трудно! Безденежье, безхлѣбье, безсапожье-вѣдь это для васъ слова иностраннаго языка. Трынъ-трава бы это было все, если бы былъ молодъ и одинъ. Но когда всъ эти невзгоды станутъ тебя ломать подъ старость, а подъ бокомъ жена, пятеро дѣтей,сгрустнется, поневолъ сгрустнется,.."

"Ну, да если вы продадите деревню — это васъ поправитъ?"

спросилъ Платоновъ.

"Какое поправитъ!" сказалъ Хлобуевъ, махнувши рукой. "Все пойдетъ на уплату долговъ, а для себя не останется и

"Такъ что жъ вы будете дълать?"

"А Богъ знаетъ".

"Какъ же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться изъ такихъ обстоятельствъ".

"Что жъ предпринять?"

"Что жъ, вы, стало быть, возьмите какое-нибудь мѣсто".

"Вѣдь я губернскій секретарь. Какое жъ мнѣ могутъ дать мѣсто? Мѣсто мнѣ могутъ дать ничтожное. Какъ мнѣ взять жалованье-пятьсотъ? А вѣдь у меня жена, пятеро дѣтей".

"Пойдите въ управляющіе".

"Да кто жъ мнѣ повъритъ имѣніе? Я промоталъ свое".

"Ну, да если голодъ и смерть грозятъ, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не можетъ ли братъ мой черезъ кого-либо въ городъ выхлопотать какую-нибудь должность".

"Нѣтъ, Платонъ Михайловичъ", сказалъ Хлобуевъ, вздохнувши и сжавши крѣпко его руку. "Не гожусь я теперь никуда: одряхлълъ прежде старости своей, и поясница болитъ отъ прежнихъ гръховъ, и ревматизмъ въ плечъ. Куда мнъ! что разорять казну? И безъ того теперь завелось много служащихъ ради доходныхъ мѣстъ. Храни Богъ, чтобы изъ-за доставки мнѣ жалованья прибавлены были подати на бѣдное сословіе!"

"Вотъ плоды безпутнаго поведенія!" подумалъ Платоновъ.

"Это хуже моей спячки".

А между тымь, какъ они такъ говорили между собой, Костанжогло, идя съ Чичиковымъ позади ихъ, выходилъ изъ себя.

"Вотъ смотрите", сказалъ Костанжогло, указывая пальцемъ: "довелъ мужика до какой бѣдности! Вѣдь ни телѣги, ни лошади. Случился падежъ-ужъ тутъ нечего глядъть на свое добро: тутъ все свое продай да снабди мужика скотиной, чтобы онъ

не оставался и одного дня безъ средствъ производить работу. А въдь теперь и годами не поправищь. И мужикъ уже излънился, загулялъ, сдълался пьяница. Да этимъ только, что одинъ годъ далъ ему пробыть безъ работы, ты ужъ его развратилъ навъки: ужъ привыкъ къ лохмотью и бродяжничеству... А земля-то какова? разглядите землю!" говорилъ онъ, указывая на луга, которые показались скоро за избами. "Все поемныя мъста! Да я заведу ленъ, да тысячъ на пять одного льну отпущу; рѣпой засѣю, на рѣпѣ выручу тысячи четыре. А вонъ смотрите -- по косогору рожь поднялась; вѣдь это все падаль. Онъ хлѣба не сѣялъ—я это знаю. А вонъ овраги... да здѣсь я заведу такіе лъса, что воронъ не долетитъ до вершины. И эта-• кое сокровище-землю бросить! Ну, ужъ если нечъмъ было пахать, такъ копай заступомъ подъ огородъ какой — огородомъ бы взялъ. Самъ возьми въ руку заступъ, жену, дътей, дворню заставь; умри,...., на работъ! Умрешь, по крайней мъръ, исполняя долгъ, а не то-обожравшись свиньей за объдомъ! " Сказавши это, плюнулъ Костанжогло, и желчное расположение осънило сумрачнымъ облакомъ его чело.

Когда подошли они ближе и стали надъ крутизной, обросшей чилизникомъ, и вдали блеснулъ извивъ рѣки и темный отрогъ, и въ перспективѣ ближе показалась часть скрывавшагося въ рощахъ дома генерала Бетрищева, а за нимъ лѣсомъ обросшая, курчавая гора, пылившая синеватою пылью отдаленія, по которой вдругъ догадался Чичиковъ, что это, должно быть, Тѣнтѣтникова,—онъ сказалъ: "Здѣсь если завести лѣса,—да де-

ревенскій видъ можетъ превзойти красотою... "

"А вы охотникъ до видовъ!" сказалъ Костанжогло, вдругъ на него взглянувши строго. "Смотрите, погонитесь тамъ за видами, — останетесь безъ хлѣба и безъ видовъ. Смотрите на пользу, а не на красоту. Красота сама придетъ. Примѣръ вамъ города: лучше и красивѣе до сихъ поръ города, которые сами построились, гдѣ каждый строился по своимъ надобностямъ и вкусамъ; а тѣ, которые выстроились по шнурку, — казармы казармами... Въ сторону красоту! Смотрите на потребности..."

"Жалко то, что долго нужно дожидаться: такъ бы хотъ-

лось увидать все въ томъ видѣ, какъ хочется..."

"Да что вы, 25-лѣтній развѣ юноша? ......Петербургскій чиновникъ... Терпѣнье! Шесть лѣтъ работайте сряду: садите, сѣйте, ройте землю, не отдыхая ни на минуту. Трудно, трудно. Но зато потомъ, какъ расшевелите хорошенько землю, да станетъ она помогать вамъ сама, такъ это не то, что какойнибудь ......; нѣтъ, батюшка, у васъ, сверхъ вашихъ какихънибудь 70-ти рукъ, будутъ работать 700 невидимыхъ. Все вде-

сятеро! У меня теперь ни пальцемъ не двигнутъ,--все дълается само собою. Да, природа любитъ терпѣнье: и это законъ, данный ей самымъ Богомъ, ублажавшимъ терпѣливыхъ".

"Слушая васъ, чувствуешь прибытокъ силъ. Духъ воздви-

гается".

"Вона земля какъ вспахана!" вскрикнулъ Костанжогло съ ъдкимъ чувствомъ прискорбія, показывая на косогоръ. "Я не могу здѣсь больше оставаться; мнѣ смерть—глядѣть на этотъ безпорядокъ и запустъніе. Вы теперь можете съ нимъ покончить и безъ меня. Отберите у этого дурака поскоръе сокровище. Онъ только безчеститъ Божій даръ". И, сказавши это, Костанжогло уже омрачился желчнымъ расположеніемъ взволнованнаго духа, простился съ Чичиковымъ и, нагнавши хозяина, сталъ также прощаться.

"Помилуйте, Константинъ Өедоровичъ", говорилъ удивлен-

ный хозяинъ: "только что пріѣхали—и назадъ!"

"Не могу. Мнъ крайняя надобность быть дома", сказалъ Костанжогло. Простился, сълъ и уъхалъ на своихъ пролеткахъ.

Казалось, какъ будто Хлобуевъ понялъ причину его отъъзда. "Не выдержалъ Константинъ Өедоровичъ", сказалъ онъ: "невесело такому хозяину, каковъ онъ, глядъть на этакое безпутное управленіе. Повърьте, Павелъ Ивановичъ, что даже хлѣба не съялъ въ этомъ году. Какъ честный человъкъ! Съмянъ не было, не говоря ужъ о томъ, что нечѣмъ пахать. Вашъ братецъ, Платонъ Михайловичъ, говорятъ, отличный хозяинъ; о Константинъ Өедоровичъ-что ужъ говорить! это Наполеонъ своего рода. Часто, право, думаю: ну, зачъмъ столько ума дается въ одну голову? ну, что бы хоть каплю его въ мою глупую. Тутъ, смотрите, господа, осторожнъе черезъ мостъ, чтобъ не бултыхнуться въ лужу. Доски весною приказывалъ поправить... Жаль больше всего мнѣ мужиковъ бѣдныхъ: имъ нуженъ примѣръ, но съ меня что за примѣръ? Что прикажете дѣлать? Возьмите ихъ, Павелъ Ивановичъ, въ свое распоряжение. Какъ пріучить ихъ къ порядку, когда самъ безпорядоченъ? Я бы ихъ отпустилъ давно на волю, но изъ этого не будетъ никакого толку. Вижу, что прежде нужно привести ихъ въ такое состояніе, чтобы умъли жить. Нуженъ строгій и справедливый человѣкъ, который пожилъ бы съ ними долго и собственнымъ примѣромъ неутомимой дѣятельности ....... Русскій человѣкъ, вижу по себъ, не можетъ безъ понукателя: такъ и задремлетъ, такъ и закиснетъ".

"Странно", сказалъ Платоновъ: "отчего русскій человѣкъ способенъ такъ задремать и закиснуть, что, если не смотришь за простымъ человѣкомъ, сдѣлается и пьяницей, и негодяемъ?"

"Отъ недостатка просвъщенія", замътилъ Чичиковъ.

"Богъ въсть, отчего. Въдь вотъ мы просвътились, слушали въ университетъ, а на что годимся? Ну, чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а еще больше-выучился искусству побольше издерживать деньги на всякія новыя утонченности да комфорты, больше познакомился съ такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я безтолково учился?--Нътъ, въдь такъ и другіе товарищи. Два, три человъка извлекли себъ настоящую пользу, да и то оттого, можетъ быть, что и безъ того были умны, а прочіе вѣдь только и стараются узнать то, что портитъ здоровье да и выманиваетъ деньги. Ей-Богу! А что я ужъ думаю: иной разъ, право, мнъ кажется, что будто русскій человѣкъ-какой-то пропащій человъкъ. Хочешь все сдъпать-и ничего не можешь. Все думаешьсъ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтрашняго дня сядешь на діэту; ничуть не бывало: къ вечеру того же дня такъ объѣшься, что только хлопаешь глазами, и языкъ не ворочается—какъ сова сидишь, глядя на всъхъ-право! И этакъ всъ ".

"Да", сказалъ Чичиковъ, усмѣхнувщись: "эта исторія бы-

ваетъ".

"Мы совсѣмъ не для благоразумія рождены. Я не вѣрю, чтобы изъ насъ былъ кто-нибудь благоразумнымъ. Если я вижу, что иной даже и порядочно живетъ, собираетъ и копитъ деньгу, не вѣрю я и тому. На старости и его чортъ попутаетъ: спуститъ потомъ все вдругъ. И всѣ такъ, право: и просвѣщенные, и непросвѣщенные. Нѣтъ, чего-то другого недостаетъ, а чего—и самъ не знаю".

На возвратномъ пути были виды тѣ же. Неопрятный безпорядокъ такъ и выказывалъ отвсюду безобразную свою наружность. Прибавилась только новая лужа посреди улицы. Все было опущено и запущено какъ у мужиковъ, такъ и у барина. Сердитая баба, въ замасленной дерюгѣ, прибила до полусмерти бѣдную дѣвчонку и ругала на всѣ бока кого-то въ третьемъ лицѣ, призывая всѣхъ чертей. Подальше два мужика глядѣли съ равнодушіемъ стоическимъ на гнѣвъ пьяной бабы. Одѝнъ чесалъ у себя пониже спины, другой зѣвалъ. Зѣвота видна была на строеніяхъ, крыши также зѣвали. Платоновъ, глядя на нихъ, зѣвнулъ. Заплата на заплатѣ. На одной избѣ, вмѣсто крыши, пежали цѣликомъ ворота; провалившіяся окна подперты были жердями, стащенными съ господскаго амбара. Какъ видно, въ хозяйствѣ исполнялась система Тришкина кафтана: отрѣзывались обшлага и фалды на заплату локтей.

"Незавидное у васъ хозяйство", сказалъ Чичиковъ, когда они, осмотръвъ, подъъхали... Вошедши въ комнаты дома, они

были поражены какъ бы смъшеніемъ нищеты съ блестящими бездълушками позднъйшей роскоши. Какой-то Шекспиръ сидълъ на чернильницъ; на столъ лежала щегольская ручка слоновой кости для почесыванья себъ самому спины. Хозяйка была одъта со вкусомъ и по модъ, говорила о городъ да о театръ, который тамъ завелся. Дъти были ръзвы и веселы. Мальчики и дъвочки были прекрасно одъты—очень мило и со вкусомъ. Лучше бы одълись въ пестрядевыя юбки, простыя рубашки и бъгали себъ по двору и не отличались ничъмъ отъ крестьянскихъ дътей. Къ хозяйкъ скоро пріъхала гостья, какая-то пустомеля и болтунья. Дамы ушли на свою половину. Дъти убъжали вслъдъ за ними. Мужчины остались одни.

"Такъ какая же будетъ ваша цѣна?" сказалъ Чичиковъ. "Спрашиваю, признаться, чтобъ услышать крайнюю, послѣднюю цѣну, ибо помѣстье въ худшемъ положеніи, чѣмъ ожидалъ".

"Въ самомъ скверномъ, Павелъ Ивановичъ", сказалъ Хлобуевъ. "И это еще не все. Я не скрою: изъ ста душъ, числящихся по ревизіи, только пятьдесятъ въ живыхъ: такъ у насъ распорядилась холера; прочіе отлучились безпашпортно, такъ что почитайте ихъ какъ бы умершими, такъ что, если ихъ вытребовать по судамъ, такъ все имѣніе останется по судамъ. Потому-то я и прошу всего только тридцать пять тысячъ".

Чичиковъ сталъ, разумѣется, торговаться.

"Помилуйте, какъ же тридцать пять? За этакое тридцать

пять! Ну, возьмите 25 тысячъ".

Платонову сдѣлалось совѣстно. "Покупайте, Павелъ Ивановичъ", сказалъ онъ. "За имѣніе можно всегда дать эту цѣну. Если вы не дадите за него тридцати пяти тысячъ, мы съ братомъ складываемся и покупаемъ".

"Очень хорошо, согласенъ", сказалъ Чичиковъ, испугавшись. "Хорошо, только съ тъмъ, чтобы половину денегъ че-

резъ годъ".

"Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ! этого-то ужъ никакъ не могу. Половину мнѣ дайте теперь же, а остальныя черезъ ....... Вѣдь мнѣ эти же самыя деньги выдастъ ломбардъ: было бы только чѣмъ..."

"Какъ же, право? я ужъ не знаю", сказалъ Чичиковъ: "у меня всего-на-всего теперь десять тысячъ", сказалъ Чичиковъ— сказалъ и совралъ: всего у него было двадцать, включая деньги, занятыя у Костанжогло; но какъ-то жалко такъ много дать за однимъ разомъ.

"Нътъ, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ! Я говорю, что не-

обходимо мнъ нужны пятнадцать тысячъ".

"Я вамъ займу 5 тысячъ", подхватилъ Платоновъ.

"Развѣ этакъ!" сказалъ Чичиковъ и подумалъ про себя: "А это, однако же, кстати, что онъ даетъ взаймы". Изъ коляски была принесена шкатулка, и тутъ же было изъ нея вынуто 10.000 Хлобуеву; остальныя же пять тысячъ объщано было привезти ему завтра; то-есть объщано: предполагалось же привезти три, другія—потомъ, денька черезъ два или три, а если можно, то и еще нѣсколько просрочить. Павелъ Ивановичъ какъ-то особенно не любилъ выпускать изъ рукъ денегъ. Если жъ настояла крайняя необходимость, то все-таки, казалось ему, лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То-есть, онъ поступалъ, какъ всѣ мы. Вѣдь намъ пріятно же поводить просителя: пусть его натретъ себѣ спину въ передней! Будто ужъ и нельзя подождать ему! Какое намъ дѣло до того, что, можетъ быть, всякій часъ ему дорогъ и терпятъ отъ того дѣла его! Приходи, братецъ, завтра, а сегодня мнѣ какъ-то некогда.

"Гдъ-жъ вы послъ этого будете жить?" спросилъ Плато-

новъ Хлобуева. "Есть у васъ другая деревушка?"

"Да въ городъ нужно перевзжать: тамъ есть у меня домишко. Все же равно, это было нужно сдвлать, не для себя, а для двтей: имъ нужны будутъ учителя Закону Божію, музыкв, танцованью. Ввдь ни за какія деньги въ деревнв нельзя достать".

"Куска хлѣба нѣтъ, а дѣтей учитъ танцованью!" подумалъ Чичиковъ.

"Странно!" подумалъ Платоновъ.

"Однако жъ нужно намъ чѣмъ-нибудь вспрыснуть сдѣлку", сказалъ Хлобуевъ. "Эй, Кирюшка! принеси, братъ, бутылку шампанскаго".

"Куска хлѣба нѣтъ, а шампанское есть", подумалъ Чичиковъ. Платоновъ не зналъ, что и думать.

Шампанскимъ Хлобуевъ обзавелся по необходимости. Онъ послалъ въ городъ: что дѣлать?—въ лавочкѣ не даютъ квасу въ долгъ безъ денегъ, а пить хочется. А французъ, который недавно пріѣхалъ съ винами изъ Петербурга, всѣмъ давалъ въ долгъ. Нечего дѣлать, нужно было брать бутылку шампанскаго.

Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуевъ развязался: сталъ милъ и уменъ, сыпалъ остротами и анекдотами. Въ рѣчахъ его обнаружилось столько познанія людей и свѣта! Такъ хорошо и вѣрно видѣлъ онъ многія вещи, такъ мѣтко и ловко очерчивалъ немногими словами сосѣдей-помѣщиковъ, такъ видѣлъ ясно недостатки и ошибки всѣхъ, такъ хорошо зналъ исторію разорившихся баръ: и почему, и какъ, и отчего они разорились; такъ оригинально и смѣшно умѣлъ передавать малѣйшія ихъ привычки,—что они

оба были совершенно обворожены его ръчами и готовы были признать его за умнъйшаго человъка.

"Миъ удивительно", сказалъ Чичиковъ: "какъ вы, при такомъ

умъ, не найдете средствъ и оборотовъ?"

"Средства-то есть", сказалъ Хлобуевъ и тутъ же выгрузилъ имъ цѣлую кучу прожектовъ. Всѣ они были до того нелѣпы такъ странны, такъ мало истекали изъ познанія людей и свѣта что оставалось пожимать только плечами да говорить: "Господи Боже! какое необъятное разстояніе между знаніемъ свѣта и умѣніемъ пользоваться этимъ знаніемъ!" Все основывалось на потребности достать откуда-нибудь вдругъ сто или двѣсти ты сячъ. Тогда, казалось ему, все бы устроилось, какъ слѣдуетъ и хозяйство бы пошло, и прорѣхи всѣ бы заплатались, и доходы можно учетверить, и себя привести въ возможность выплатить всѣ долги. И оканчивалъ онъ рѣчь свою: "Но что прикажете дѣлать? Нѣтъ, да и нѣтъ такого благодѣтеля, который бы рѣшился дать двѣсти или хоть сто тысячъ взаймы. Видно ужъ Богъ не хочетъ".

"Еще бы", подумалъ Чичиковъ: "этакому дураку послалъ

Богъ двъсти тысячъ!"

"Есть у меня, пожалуй, трехмилліонная тетушка", сказалъ Хлобуевъ: "старушка богомольная: на церкви и монастыри даетъ, но помогать ближнему тугенька. Прежнихъ временъ тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней однѣхъ канареекъ сотни четыре, моськи, приживалки и слуги; какихъ ужъ теперь нѣтъ. Меньшому изъ слугъ будетъ лѣтъ подъ 60, хоть она и зоветъ его: "Эй, малый!" Если гость какъ-нибудь себя не такъ поведетъ, такъ она за обѣдомъ прикажетъ обнести его блюдомъ,—и обнесутъ. Вотъ какъ!"

Платоновъ усмѣхнулся.

"А какъ ея фамилія и гдѣ проживаетъ?" спросилъ Чичиковъ.

. "Живетъ она у насъ же въ городъ, Александра Ивановна

Ханасарова".

"Отчего жъ вы не обратитесь къ ней?" сказалъ съ участіемъ Платоновъ. "Мнѣ кажется, если бы она вошла въ поло-

женіе вашего семейства, она бы не могла отказать".

"Ну, нѣтъ, можетъ. У тетушки натура крѣпковата. Это старушка-кремень, Платонъ Михайловичъ! Да къ тому жъ есть и безъ меня угодники, которые около нея увиваются. Тамъ есть одинъ, который мѣтитъ въ губернаторы: приплелся ей въ родню... Сдѣлай мнѣ такое одолженіе", сказалъ онъ вдругъ, обратясь къ Платонову: "на будущей недѣлѣ я даю обѣдъ всѣмъ сословіямъ въ городѣ"...

Платоновъ растопырилъ глаза. Онъ еще не зналъ того, что на Руси, въ городахъ и столицахъ, водятся такіе мудрецы, которыхъ жизнь—совершенно необъяснимая загадка. Все, кажется прожилъ, кругомъ въ долгахъ, ни откуда никакихъ средствъ, а задаетъ объдъ: и всъ объдающіе говорятъ, что это послъдній, что завтра же хозяина потащатъ въ тюрьму. Проходитъ послъ того 10 лътъ—мудрецъ все еще держится на свътъ, еще больше прежняго кругомъ въ долгахъ и такъ же задаетъ объдъ, на которомъ всъ объдающіе думаютъ, что онъ послъдній, и всъ увърены, что завтра же потащатъ хозяина въ тюрьму.

Домъ Хлобуева въ городъ представлялъ необыкновенное явленіе. Сегодня попъ въ ризахъ служилъ тамъ молебенъ: завтра давали репетицію французскіе актеры. Въ иной день ни крошки хлѣба нельзя было отыскать; въ другой хлѣбосольный пріемъ всѣхъ артистовъ и художниковъ и великодушная подача всѣмъ. Бывали такія подчасъ тяжелыя времена, что другой давно бы на его мъстъ повъсился или застрълился; но его спасало религіозное настроеніе, которое страннымъ образомъ совмѣщалось въ немъ съ безпутною его жизнью. Въ эти горькія минуты читаль онь житія страдальцевь и тружениковь. воспитывавшихъ духъ свой быть превыше несчастій. Душа его въ это время вся размягчалась, умилялся духъ, и слезами исполнялись глаза его. Онъ молился, и-странное дъло!-почти всегда приходила къ нему откуда-нибудь неожиданная помощь: или кто-нибудь изъ старыхъ друзей его вспоминалъ о немъ и присылалъ ему деньги; или какая-нибудь проъзжая незнакомка. нечаянно услышавъ о немъ исторію, съ стремительнымъ великодушіемъ женскаго сердца присылала ему богатую подачу; или выигрывалось гдф-нибудь въ пользу его дфло, о которомъ онъ никогда и не слышалъ. Благоговъйно признавалъ онъ тогда необъятное милосердіе Провидѣнія, служилъ благодарственный молебенъ и вновь начиналъ безпутную жизнь свою.

"Жалокъ онъ мнѣ, право жалокъ", сказалъ Чичикову Платоновъ, когда они, простившись съ нимъ, выѣхали отъ него.

"Блудный сынъ!" сказалъ Чичиковъ. "О такихъ людяхъ и жалѣть нечего".

И скоро они оба перестали о немъ думать: Платоновъ—потому, что лѣниво и полусонно смотрѣлъ на положенія людей, такъ же, какъ и на все въ мірѣ. Сердце его сострадало и щемило при видѣ страданій другихъ, но впечатлѣнія какъ-то не впечатлѣвались глубоко въ его душѣ. Чрезъ нѣсколько минутъ онъ не думалъ о Хлобуевѣ. Онъ потому не думалъ о Хлобуевѣ, что и о себѣ самомъ не думалъ; Чичиковъ потому не думалъ о Хлобуевѣ, что, въ самомъ дѣлѣ, всѣ его мысли были заняты

не на шутку пріобрътенною покупкою. Какъ бы то ни было, но очутившись вдругъ, послѣ фантастическаго, настоящимъ, дѣйствительнымъ владъльцемъ уже не фантастическаго имънія, онъ сталъ задумчивъ, и предположенія и мысли стали степеннѣй и давали невольно значительное выраженіе лицу. "Терпѣніе, грудъ! Вещь нетрудная: съ нимъ я познакомился, такъ сказать, съ пеленъ дътскихъ. Мнъ они не въ новость. Но станетъ ли теперь, въ эти годы, столько терпънія, сколько въ молодости?" Какъ бы то ни было, какъ ни разсматривалъ, на какую сторону ни оборачивалъ пріобрѣтенную покупку, видѣлъ, что во всякомъ случаѣ покупка была выгодна. Можно было поступить и такъ, чтобы запожить имфніе въ ломбардъ, прежде выпродавъ по кускамъ лучшія земли. Можно было распорядиться и такъ, чтобы заняться самому хозяйствомъ и сдълаться помъщикомъ по образцу Костанжогло, пользуясь его совътами, какъ сосъда и благодътеля. Можно было поступить даже и такъ, чтобы перепродать въ частныя руки имѣніе (разумѣется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себъ бъглыхъ и мертвецовъ. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть изъ этихъ мѣстъ и не заплатить Костанжогло денегъ, взятыхъ у него взаймы. Странная мысль! не то, чтобы Чичиковъ возымълъ ее, но она вдругъ, сама собой, предстала, дразня, и усмъхаясь, и прищуриваясь на него. Непотребница! егоза! И кто творецъ этихъ вдругъ набъгающихъ мыслей?.. Онъ почувствовалъ удовольствіе, удовольствіе оттого, что сталъ теперь помѣщикомъ, помѣщикомъ не фантастическимъ, но дъйствительнымъ, помъщикомъ, у котораго есть уже и земли, и угодья, и люди, - люди не мечтательные, въ воображеніи пребывающіе, но существующіе. И понемногу началъ онъ и подпрыгивать, и потирать себъ руки, и подмигивать себъ самому, и вытрубилъ на кулакъ, приставивши его себъ ко рту, какъ бы на трубъ, какой-то маршъ, и даже выговорилъ вслухъ нѣсколько поощрительныхъ словъ и названій себѣ самому, въ родѣ мордашки и каплунчика. Но потомъ, вспомнивши, что онъ не одинъ, притихнулъ вдругъ, постарался кое-какъ замять неумъренный порывъ восторгновенія; и когда Платоновъ, принявши кое-какіе изъ этихъ звуковъ за обращенную къ нему рѣчь, спросилъ у него: "чего?" онъ отвъчалъ: "ничего".

Тутъ только, оглянувшись вокругъ себя, онъ увидѣлъ, что они уже давно ѣхали прекрасною рощей; миловидная березовая ограда тянулась у нихъ справа и слѣва. Бѣлые стволы лѣсныхъ березъ и осинъ, блестя какъ снѣжный частоколъ, стройно и легко возносились на нѣжной зелени недавно развившихся листьевъ. Соловьи взапуски громко щелкали изъ рощи. Лѣсные

тюльпаны желтѣли на травѣ. Онъ не могъ себѣ дать отчета какъ онъ успѣлъ очутиться въ этомъ прекрасномъ мѣстѣ, когда еще недавно были открытыя поля. Между деревъ мелькала бѣлая каменная церковь, а на другой сторонѣ выказалась изъ-за рощи рѣшетка. Въ концѣ улицы показался господинъ, шедшій къ нимъ навстрѣчу, въ картузѣ, съ суковатой палкой въ рукахъ. Аглицкій песъ, на высокихъ тонкихъ ножкахъ, бѣжалъ передъ нимъ.

"А вотъ и братъ", сказалъ Платоновъ. "Кучеръ, стой!" И вышелъ изъ коляски, Чичиковъ также. Псы уже успѣли облобызаться. Тонконогій, проворный Азоръ лизнулъ проворнымъ языкомъ своимъ Ярба въ морду, потомъ лизнулъ Платонову руки, потомъ вскочилъ на Чичикова и лизнулъ его въ ухо.

Братья обнялись.

"Помилуй, Платонъ, что это ты со мною дѣлаешь?" сказалъ остановившійся братъ, котораго звали Василіемъ.

"Какъ что?" равнодушно отвъчалъ Платонъ.

"Да какъ же въ самомъ дѣлѣ? три дня отъ тебя ни слухуни духу! Конюхъ отъ Пѣтуха привелъ твоего жеребца. "Поѣхалъ", говоритъ, "съ какимъ-то бариномъ". Ну, хоть бы слово сказалъ: куда, зачѣмъ, на сколько времени? Помилуй, братецъ, какъ же можно этакъ поступать? А я, Богъ знаетъ, чего не передумалъ въ эти дни!"

"Ну, что жъ дѣлать? позабылъ", сказалъ Платоновъ. "Мы заѣхали къ Константину Өедоровичу: онъ тебѣ кланяется, сестра—также. Павелъ Ивановичъ, рекомендую вамъ: братъ Василій.—Братъ Василій! это Павелъ Ивановичъ Чичиковъ".

Оба, приглашенные ко взаимному знакомству, пожали другъ

другу руки и, снявши картузы, поцѣловались.

"Кто бы такой былъ этотъ Чичиковъ?" думалъ братъ Василій. "Братъ Платонъ на знакомства неразборчивъ". И оглянулъ онъ Чичикова, насколько позволяло приличіе, и увидѣлъчто это былъ человѣкъ, по виду, очень благонамѣренный.

Съ своей стороны, Чичиковъ оглянулъ также, насколько позволяло приличіе, брата Василія и увидѣлъ, что братъ пониже Платона, волосомъ темнѣй его и лицомъ далеко не такъ красивъ, но въ чертахъ его лица было гораздо больше жизни и одушевленія, больше сердечной доброты. Видно было, что онъ меньше дремалъ. Но на эту часть Павелъ Ивановичъ мало обращалъ вниманія.

"Я рѣшился, Вася, проѣздиться вмѣстѣ съ Павломъ Ивановичемъ по святой Руси. Авось-либо это размычетъ хандру мою".

"Какъ же такъ вдругъ рѣшился?" сказалъ озадаченный братъ Василій; и онъ чуть было не прибавилъ: "И еще ѣхать

съ человѣкомъ, котораго видишь въ первый разъ, который, можетъ быть, и дрянь, и чортъ знаетъ что!" Полный недовѣрія, онъ оглянулъ искоса Чичикова и увидѣлъ благоприличіе изуми тельное.

Они повернули направо въ ворота. Дворъ былъ старинный: домъ тоже старинный, какихъ теперь не строятъ-съ навъсами, подъ высокой крышей. Двъ огромныя липы росли посреди двора и покрывали почти половину его своею тѣнью. Подъ ними было множество деревянныхъ скамеекъ. Цвътущія сирени и черемухи бисернымъ ожерельемъ обходили дворъ вмаста съ оградой, совершенно скрывавшейся подъ ихъ цвътами и листьями. Господскій домъ былъ совершенно закрытъ, только однъ двери и окна миловидно глядъли снизу сквозь вътви. Сквозь прямыя, какъ стрѣлы, лѣсины деревъ, бѣлѣлись кухни, кладовыя и погреба. Все было въ рощъ. Соловьи высвистывали громко, оглашая всю рощу. Невольно вносилось въ душу какое-то безмятежно-пріятное чувство. Такъ и отзывалось все тъми беззаботными временами, когда жилось всъмъ добродушно и все было просто и несложно. Братъ Василій пригласилъ Чичикова садиться. Они съли на скамьяхъ подъ липами.

Парень, лѣтъ 17, въ красивой рубашкѣ розовой ксандрейки, принесъ и поставилъ передъ ними графины съ разноцвътными фруктовыми квасами всѣхъ сортовъ, то густыми, какъ масло, то шипъвшими, какъ газовые лимонады. Поставивши графины, схватиль онь заступь, стоявшій у дерева, и ушель въ садъ. У братьевъ Платоновыхъ такъ же, какъ и у зятя Костанжогло, собственно слугъ не было: они были всѣ садовники, всѣ дворовые исправляли по очереди эту должность. Братъ Василій все утверждалъ, что слуги не сословіе: подать что-нибудь можетъ всякій, и для этого не стоитъ заводить особыхъ людей; что будто русскій человѣкъ потуда хорошъ и расторопенъ и не лѣнтяй, покуда онъ ходитъ въ рубашкѣ и зипунѣ; но что, какъ только заберется въ нѣмецкій сюртукъ, станетъ вдругъ неуклюжъ и нерасторопенъ, и лънтяй, и рубашки не перемъняетъ, и въ баню перестаетъ вовсе ходить, и спитъ въ сюртукѣ, и заведутся у него подъ сюртукомъ нъмецкимъ и клопы, и блохъ несчетное множество. Въ этомъ, можетъ быть, онъ былъ и правъ. Въ деревнъ ихъ народъ одъвался особенно щеголевато: кички у женщинъ были всѣ въ золотѣ, а рукава на рубахахъточныя коймы турецкой шали.

"Это квасы, которыми издавна славится нашъ домъ", сказалъ братъ Василій.

Чичиковъ налилъ стаканъ изъ перваго графина—точный липецъ, который онъ нѣкогда пивалъ въ Польшѣ: игра, какъ

у шампанскаго, а газъ такъ и шибнулъ пріятнымъ кручкомъ изо рта въ носъ. "Нектаръ!" сказалъ онъ. Выпилъ стаканъ отъ другого графина—еще лучше.

"Напитокъ напитковъ!" сказалъ Чичиковъ. "Могу сказать, что у почтеннъйшаго вашего зятя, Константина Өедоровича,

пилъ первъйшую наливку, а у васъ-первъйшій квасъ ...

"Да въдь и наливка тоже отъ насъ: въдь это сестра завела. Въ какую же сторону и въ какія мъста предполагаете

ѣхать?" спросилъ братъ Василій.

"Ъду я", сказалъ Чичиковъ, слегка покачиваясь на лавкъ и рукой поглаживая себя по колъну и наклоняясь: "не столько по своей нуждъ, сколько по нуждъ другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навъстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя; ибо. не говоря уже о пользъ въ геморроидальномъ отношеніи, вильть свътъ и коловращенье людей—есть уже само по себъ, такъ сказать, живая книга и вторая наука".

Братъ Василій задумался. "Говоритъ этотъ человѣкъ нѣсколько витіевато, но въ словахъ его, однако жъ, есть правда". подумалъ онъ. Нѣсколько помолчавъ, сказалъ онъ, обратясь къ Платону: "Я начинаю думать, Платонъ, что путешествіе можетъ, точно, расшевелить тебя. У тебя не что другое, какъ душевная спячка. Ты, просто, заснулъ,—и заснулъ не отъ пресыщенія или усталости, но отъ недостатка живыхъ впечатлѣній и ощущеній. Вотъ я совершенно напротивъ. Я бы очень желалъ не такъ живо чувствовать и не такъ близко принимать

къ сердцу все, что ни случается".

"Вольно жъ принимать все близко къ сердцу", сказалъ Платонъ. "Ты выискиваешь себъ безпокойства и самъ сочи-

няещь себъ тревоги".

"Какъ сочинять, когда и безъ того на всякомъ шагу непріятность?" сказалъ Василій. "Слышалъ ты, какую безъ тебя сыгралъ съ нами штуку Лѣницынъ?—Захватилъ пустошь, гдѣ у насъ празднуется красная горка. Во-первыхъ, пустоши этой я—ни за какія деньги... Здѣсь у меня крестьяне празднуютъ всякую весну красную горку, съ ней связаны воспоминанія деревни; а для меня обычай—святая вещь, и за него готовъ пожертвовать всѣмъ".

"Не знаетъ, потому и захватилъ", сказалъ Платонъ: "человъкъ новый, только что пріъхалъ изъ Петербурга; ему нужно

объяснить, растолковать".

"Знаетъ, очень знаетъ. Я посылалъ ему сказать, но онъ отвъчалъ грубостью". "Тебѣ нужно было съѣздить самому, растолковать. Пере говори съ нимъ самъ".

"Ну, нѣтъ. Онъ черезчуръ уже заважничалъ. Я къ нему не поѣду. Изволь, поѣзжай самъ, если хочешь ты".

"Я бы поѣхалъ, но вѣдь я не мѣшаюсь... Онъ можетъ меня и провести и обмануть".

"Да если угодно, такъ я поѣду", сказалъ Чичиковъ: "ска жите дѣльцо".

Василій взглянулъ на него и подумалъ: "Экой охотникъ ъздить!"

"Вы мнѣ подайте только понятіе, какого рода онъ чело вѣкъ", сказалъ Чичиковъ: "и въ чемъ дѣло".

"Мнѣ совѣстно наложить на васъ такую непріятную ко миссію. Человѣкъ онъ, по-моему, дрянь: изъ простыхъ мелко помѣстныхъ дворянъ нашей губерніи, выслужился въ Петербургѣ, женившись тамъ на чьей-то побочной дочери, и заважничалъ. Тонъ задаетъ. Да у насъ народъ живетъ не глупый: мода намъ не указъ, а Петербургъ не церковъ".

"Конечно", сказалъ Чичиковъ: "а дѣло въ чемъ".

"Видите ли, ему, точно, нужна земля. Да если бы онъ не такъ поступалъ, я бы съ охотою отвелъ въ другомъ мѣстѣ даромъ, не то, что... А теперь занозистый человѣкъ подумаетъ"...

"По-моему, лучше переговориться: можетъ быть, дѣло-то.. Мнѣ поручали дѣла и не раскаивались... Вотъ тоже и генералъ Бетрищевъ"...

"Но мнѣ совѣстно, что вамъ придется говорить съ такимъ человѣкомъ"... 1)

"... и наблюдая особенно, чтобъ это было втайнъ", ска залъ Чичиковъ: "ибо не столько самое преступленіе, сколько соблазнъ вредоносенъ".

"А, это такъ, это такъ", сказалъ Лѣницынъ, наклонивъ совершенно голову на-бокъ.

"Какъ пріятно встрѣтить единомысліе!" сказалъ Чичиковъ "Есть и у меня дѣло, и законное, и незаконное вмѣстѣ: съ виду незаконное, въ существѣ законное. Имѣя надобность въ залогахъ, никого не хочу вводить въ рискъ платежемъ по два рубля за живую душу. Ну, случится, лопну,—чего Боже сохрани,—непріятно вѣдь владѣльцу: я и рѣшился воспользоваться бѣглыми и мертвыми, еще не вычеркнутыми изъ ревизіи, чтобы за однимъ разомъ сдѣлать и христіанское дѣло, и снять съ бѣднаго владѣльца тягость уплаты за нихъ податей. Мы только

t) Далѣе въ рукописи снова не хватаетъ двухъ страницъ, и слѣдующій текстъ пере носитъ читателя уже къ разговору Чичикова съ Лѣницынымъ.

между собой сдѣлаемъ формальнымъ образомъ купчую, какъ на живыя".

"Это, однако же, что-то такое престранное", подумалъ Лѣницынъ и отодвинулся со стуломъ немного назадъ. "Да дѣлото, однако же... такого рода..." началъ онъ.

"А соблазну не будетъ, потому что втайнъ", отвъчалъ Чичиковъ: "и притомъ между благонамъренными людьми".

"Да все-таки, однако же, дъло какъ-то...

"А соблазну никакого", отвъчалъ весьма прямо и открыто Чичиковъ. "Дъло такого рода, какъ сейчасъ разсуждали: между людьми благонамъренными, благоразумныхъ лътъ и, кажется хорошаго чину, и притомъ втайнъ". И, говоря это, глядълъ онъ открыто и благородно ему въ глаза.

Какъ ни былъ изворотливъ Лѣницынъ, какъ ни былъ свѣдущъ вообще въ дѣлопроизводствахъ, но тутъ какъ-то совер шенно пришелъ въ недоумѣнье, тѣмъ болѣе, что какимъ-то страннымъ образомъ онъ какъ бы запутался въ собственныя сѣти. Онъ вовсе не былъ способенъ на несправедливости и не котѣлъ бы сдѣлать ничего несправедливаго, даже и втайнѣ "Экая удивительная оказія!" думалъ онъ про себя. "Прошу входить въ тѣсную дружбу даже съ хорошими людьми! Вотъ тебѣ и задача!"

Но судьба и обстоятельства какъ бы нарочно благопріят ствовали Чичикову. Точно затъмъ, чтобы помочь этому затруднительному дѣлу, вошла въ комнату молодая хозяйка, супруга Лъницына, блъдная, худенькая, низенькая, но одътая по-петербургскому, большая охотница до людей comme il faut. За нею былъ вынесенъ на рукахъ мамкой ребенокъ-первенецъ, плодъ нъжной любви недавно бракосочетавшихся супруговъ. Ловкимъ подходомъ съ прискочкой и наклоненіемъ головы набокъ Чичиковъ совершенно обворожилъ петербургскую даму, а вслъдъ за нею и ребенка. Сначала тотъ было разревълся, но словами "Агу, агу, душенька", и прищелкиваніемъ пальцевъ, и красотой сердоликовой печатки отъ часовъ Чичикову удалось его переманить къ себъ на руки. Потомъ онъ началъ его приподымать къ самому потолку и возбудилъ этимъ въ ребенкъ пріятную усмѣшку, чрезвычайно обрадовавшую обоихъ родителей. Но, отъ внезапнаго удовольствія или чего-либо другого, ребенокъ вдругъ повелъ себя нехорошо.

"Ахъ, Боже мой!" вскрикнула жена Лъницына: "онъ вамъ

испортилъ весь фракъ!"

Чичиковъ посмотрѣлъ: рукавъ новёшенькаго фрака былъ весь испорченъ. "Пострѣлъ бы тебя взялъ, чертенокъ!" подумалъ онъ въ сердцахъ.

Хозяинъ, хозяйка, мамка—всѣ побѣжали за одеколономъ; со всѣхъ сторонъ принялись его вытирать.

"Ничего, ничего, совершенно ничего!" говорилъ Чичиковъ, стараясь сообщить лицу своему, сколько возможно, веселое выраженіе. "Можетъ ли что испортить ребенокъ въ это золотое время своего возраста?" повторялъ онъ; а въ то же время думалъ: "Да вѣдь какъ, бестія, волки-бъ его съѣли, мѣтко обдѣ лалъ, канальченокъ проклятый!"

Это, повидимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина въ пользу дѣла Чичикова. Какъ отказать такому гостю, который оказалъ столько невинныхъ ласкъ малюткѣ и великодушно поплатился за то собственнымъ фракомъ? Чтобы не подать дурного примѣра, рѣшились рѣшить дѣло секретно, ибо не столько самое дѣло, сколько соблазнъ вредоносенъ.

"Позвольте жъ и мнѣ, въ награжденіе за услугу, заплатить вамъ также услугой. Хочу быть посредникомъ ващимъ по дѣлу съ братьями Платоновыми. Вамъ нужна земля, не такъ ли?.."

## ГЛАВА ......

Все на свътъ обдълываетъ свои дъла. Что кому требить, 1) тоть то и теребить, говорить пословица. Путешествіе по сундукамъ произведено было съ успѣхомъ, такъ что кое-что отъ экспедиціи перешло въ собственную шкатулку. Словомъ, благоразумно было обстроено. Чичиковъ не то, чтобы укралъ, но попользовался. Вѣдь всякій изъ насъ чѣмъ-нибудь попользуется: тотъ казеннымъ лѣсомъ, тотъ экономическими суммами, тотъ крадетъ у дѣтей своихъ ради какой-нибудь пріѣзжей актрисы, тотъ у крестьянъ ради мебели Гамбса или кареты. Что жъ пълать, если завелось такъ много всякихъ заманокъ на свъть? и дорогіе рестораны съ сумасшедшими цізнами, и маскарады, и гулянья, и плясанья съ цыганками. Вѣдь трудно удержаться, если всъ, со всъхъ сторонъ, дълаютъ то же, да и мода велитъизволь удержать себя! Чичикову слѣдовало бы уже и выѣхать, но дороги испортились. Въ городъ между тъмъ готова была начаться другая ярмарка—собственно дворянская. Прежняя была больше конная, скотомъ, сырыми произведеніями, да разными крестьянскими, скупаемыми прасолами и кулаками. Теперь же

і) То есть, нему въ чемъ потребность, надобность.

все, что куплено на Нижегородской ярмаркѣ краснопродавцами панскихъ товаровъ, привезено сюда. Наѣхали истребители русскихъ кошельковъ, французы съ помадами и француженки съ шляпками, истребители добытыхъ кровью и трудами денегъ эта египетская саранча, по выраженію Костанжогло, которая, мало того, что все сожретъ, да еще и яицъ послѣ себя оставитъ, зарывши ихъ въ землю.

Только неурожай да несчастный въ самомъ ...... удержали многихъ помъщиковъ по деревнямъ. Зато чиновники, какъ



Муразовъ. Рис. П. Боклевскаго.

не терпящіе неурожая, развернулись; жены ихъ на бѣду также. Начитавшись разныхъ книгъ, распущенныхъ въ послѣднее время съ цѣлью внушить всякія новыя потребности человѣчеству, возымѣли жажду необыкновенную испытать всѣхъ новыхъ наслажденій. Французъ открылъ новое заведеніе — какой-то дотолѣ неслыханный въ губерніи вокзалъ, съ ужиномъ, будто бы по необыкновенно дешевой цѣнѣ и половину на кредитъ. Этого было достаточно, чтобы не только столоначальники, но даже и всѣ канцелярскіе, въ надеждѣ на будущія взятки съ просителей ... Зародилось желаніе пощеголять другъ передъ другомъ лошадьми и кучерами. Ужъ это столкновеніе сословій для уве-

селенія!.. Несмотря на мерзкую погоду и слякоть, щегольскія коляски пролетали взадъ и впередъ. Откуда взялись онѣ, Ботъ вѣсть, но въ Петербургѣ не подгадили бы... Купцы, приказчики, ловко приподымая шляпы, запрашивали барынь. Рѣдко гдѣ видны были бородачи въ мѣховыхъ горлатныхъ шапкахъ. Все было европейскаго вида съ бритыми подбородками, все..... и съгнилыми зубами.

"Пожалуйте, пожалуйста! Да ужъ извольте только взойти-съ въ лавку! Господинъ, господинъ!" покрикивали кое - гдѣ мальчишки.

Но ужъ на нихъ съ презрѣніемъ смотрѣли познакомленные съ Европой посред....; изрѣдка только съ чувствомъ достоинства произносили: "Шт.......", или: "здѣсь сукны зиберъ, клеръ и черныя".

"Есть сукна брусничныхъ цвътовъ съ искрой?" спросилъ Чичиковъ.

"Отличныя сукна", сказалъ купецъ, приподнимая одной рукой картузъ, а другой указывая на лавку. Чичиковъ взошелъ въ лавку. Ловко приподнялъ доску.... и очутился на другой сторонѣ его спиною къ товарамъ, вознесеннымъ отъ низу до потолка, штукана штукѣ, и—лицомъ къ покупателю. Опершись ловко обѣими руками и слегка покачиваясь на нихъ всѣмъ корпусомъ, произнесъ: "Какихъ суконъ пожелаете?

"Съ искрой оливковыхъ или бутылочныхъ, приближающихся,

такъ сказать, къ брусникъ", сказалъ Чичиковъ.

"Могу сказать, что получите первъйшаго сорта, лучше котораго только въ просвъщенныхъ столицахъ можно найти. Малый! подай сукно сверху, что за 34-мъ номеромъ. Да не то, братецъ! Что ты въчно выше своей сферы, точно пролетарій какой! Бросай его сюда. Вотъ суконцо!" И, разворотивши его съ другого конца, купецъ поднесъ Чичикову къ самому носу, такъ что тотъ могъ не только погладить рукой шелковистый лоскъ, но даже и понюхать.

"Хорошо, но все не то", сказалъ Чичиковъ. "Вѣдь я служилъ на таможнѣ, такъ мнѣ высшаго сорта, какое есть, и притомъ больше искрасна, не къ бутылкѣ, но къ брусникѣ чтобы приближалось".

"Понимаю-съ: вы истинно желаете такого цвѣта, какой нынче въ моду входитъ. Есть у меня сукно отличнѣйшаго свойства. Предувѣдомляю, что высокой цѣны, но и высокаго достоинства".

Европеецъ полѣзъ. Штука упала. Развернулъ онъ ее съ искусствомъ прежнихъ временъ, даже на время позабывъ, что онъ принадлежитъ уже къ позднъйшему поколъню, и под-

несъ къ свъту, даже вышедши изъ лавки, и тамъ его показалъ, прищурясь къ свъту и сказавши: "Отличный цвътъ!

Сукно наваринскаго дыму съ пламенемъ".

Сукно понравилось; о цѣнѣ условились, хотя она и "съ прификсомъ", какъ утверждалъ купецъ. Тутъ произведено было ловкое дранье обѣими руками. Заворочено оно было въ бумагу, по-русски, съ быстротою неимовѣрной. Свертокъ завертѣлся подъ легкою бечевкой, охватившей его животрепещущимъ узломъ. Ножницы перерѣзали бечевку, и все было уже въ коляскѣ. Купецъ приподымалъ картузъ. Приподымающій картузъ...... причину: онъ вынулъ изъ кармана деньги.

"Покажите чернаго сукна", раздался голосъ.

"Вотъ, чортъ побери, Хлобуевъ", сказалъ про себя Чичиковъ и поворотился спиною, чтобы не видать его, находя неблагоразумнымъ, съ своей стороны, заводить съ нимъ какоелибо объясненіе насчетъ наслѣдства. Но онъ уже его увидѣлъ.

"Что это, право, Павелъ Ивановичъ, не съ умысломъ ли уходите отъ меня? Я васъ нигдъ не могу найти, а въдь дъла

такого рода, что намъ нужно серьезно переговорить".

"Почтеннъйшій, почтеннъйшій", сказалъ Чичиковъ, пожимая ему руки: "повърьте, что все хочу съ вами побесъдовать, да времени совсъмъ нътъ". А самъ думалъ: "Чортъ бы тебя побралъ!" И вдругъ увидълъ входящаго Муразова. "Ахъ, Боже! Аванасій Васильевичъ! Какъ здоровье ваше?"

"Какъ вы?" сказалъ Муразовъ, снимая шляпу. Купецъ и

Хлобуевъ сняли шляпу.

"Да вотъ поясница, да и сонъ какъ-то все не то. Ужъ отъ

того ли, что мало движенія..."

Но Муразовъ, вмѣсто того, чтобы углубиться въ причину припадковъ Чичикова, обратился къ Хлобуеву: "А я, Семенъ Семеновичъ, увидѣвши, что вы взошли въ лавку,—за вами. Мнѣ нужно кое о чемъ переговорить, такъ не хотите ли заѣхать ко мнѣ?"

"Какъ же, какъ же!" сказалъ поспѣшно Хлобуевъ и вы-

шелъ съ нимъ.

"О чемъ бы у нихъ разговоры?" подумалъ Чичиковъ.

"Аванасій Васильевичъ—почтенный и умный человѣкъ", сказалъ купецъ: "и дѣло свое знаетъ, но просвѣтительности нѣтъ. Вѣдь купецъ есть негоціантъ, а не то что купецъ. Тутъ съ этимъ соединено и буджетъ, и реакцыя, а иначе выйдетъ павпуризмъ". Чичиковъ махнулъ рукой.

"Павелъ Ивановичъ, я васъ ищу вездъ", раздался позади

голосъ Лѣницына. Купецъ почтительно снялъ шляпу.

"Ахъ, Өедоръ Өедорычъ!"

"Ради Бога, ѣдемте ко мнѣ: мнѣ нужно переговорить" сказалъ онъ. Чичиковъ взглянулъ—на немъ не было лица. Расплатившись съ купцомъ, онъ вышелъ изъ лавки.

"Васъ жду, Семенъ Семеновичъ", сказалъ Муразовъ, увидъвши входящаго Хлобуева: "пожалуйте ко мнъ въ комнатку". И онъ повелъ Хлобуева въ комнатку, уже знакомую читателю неприхотливъе которой нельзя было найти и у чиновника, получающаго семьсотъ рублей въ годъ жалованья.

"Скажите, въдь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? Послъ тетушки все-таки вамъ досталось кое-что".

"Да какъ вамъ сказать, Аеанасій Васильевичъ? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мнѣ досталось всего пятьдесятъ душъ крестьянъ и тридцать тысячъ денегъ, которыми я долженъ былъ расплатиться съ частью моихъ долговъ, и у меня вновь ровно ничего. А главное дѣло, что дѣло по этому завѣщанію самое нечистое. Тутъ, Аеанасій Васильевичъ, завелись такія мошенничества! Я вамъ сейчасъ разскажу, и вы подивитесь, что такое дѣлается. Этотъ Чичиковъ…"

"Позвольте, Семенъ Семеновичъ; прежде чѣмъ говорить объ этомъ Чичиковѣ, позвольте поговорить собственно о васъ. Скажите мнѣ: сколько, по вашему заключенію, было бы для васъ удовлетворительно и достаточно затѣмъ, чтобы совершенно выпутаться изъ обстоятельствъ?"

"Мои обстоятельства трудныя", сказалъ Хлобуевъ. "Да чтобы выпутаться изъ обстоятельствъ, расплатиться совсѣмъ и быть въ возможности жить самымъ умѣреннымъ образомъ, мнѣ нужно, по крайней мѣрѣ, 100 тысячъ, если не больше,—словомъ, мнѣ это невозможно".

"Ну, если бы это у васъ было, какъ бы вы тогда повели жизнь свою?"

"Ну, я бы тогда нанялъ себѣ квартирку, занялся бы воспитаніемъ дѣтей. О себѣ нечего уже думать: карьеръ мой конченъ, потому что мнѣ не служить: я ужъ никуда не гожусь".

"И все-таки жизнь останется праздная, а въ праздности приходятъ искушенія, о которыхъ бы и не подумалъ человѣкъ, занявшись работою".

"Не могу, никуда не гожусь: осовѣлъ, болитъ поясница".

"Да какъ же жить безъ работы? Какъ быть на свътъ безъ должности, безъ мѣста? Помилуйте! Взгляните на всякое твореніе Божіе: всякое чему-нибудь да служитъ, имѣетъ свое отправленіе. Даже камень, и тотъ затѣмъ, чтобы употреблять на дѣло, а человѣкъ, разумнѣйшее существо, чтобы оставался безъпользы,—статочное ли это дѣло?"

"Ну, да я все-таки не безъ дъла. Я могу заняться воспи

таніемъ дѣтей".

"Нътъ, Семенъ Семеновичъ, нътъ! это всего труднъе. Какъ воспитать тому дътей, кто самъ себя не воспиталъ? Дътей въдь только можно воспитать примфромъ собственной жизни. А ваша жизнь годится имъ въ примѣръ? Чтобы выучиться развѣ тому, какъ въ праздности проводить время да играть въ карты? Нътъ, Семенъ Семеновичъ, отдайте дътей мнъ: вы ихъ испортите. Подумайте не шутя: васъ сгубила праздность,вамъ нужно отъ нея бъжать. Какъ жить на свътъ неприкръ пленну ни къ чему? Какой-нибудь да должно исполнять долгъ Поденщикъ, въдь и тотъ служитъ. Онъ ъстъ грошовый хлъбъ. да въдь онъ его добываетъ и чувствуетъ интересъ своего занятія ".

"Ей Богу, пробовалъ, Аванасій Васильевичъ, старался преодолъть! Что жъ дълать! остарълъ, сдълался неспособенъ. Ну. какъ мнъ поступить? Неужели опредълиться мнъ въ службу? Ну, какъ же мнъ, въ сорокъ пять лътъ, състь за одинъ столъ съ начинающими канцелярскими чиновниками? Притомъ я неспособенъ къ взяткамъ-и себъ помъшаю, и другимъ поврежу Тамъ ужъ у нихъ и касты свои образовались. Нѣтъ, Аванасій Васильевичъ, думалъ, пробовалъ, перебиралъ всѣ мѣста.—вездѣ

буду неспособенъ. Только развъ въ богадъльню... "

"Богадѣльня тѣмъ, которые трудились; а тѣмъ, которые веселились все время въ молодости, отвъчаютъ, какъ муравей стрекозъ: "Поди, попляши!" Да и въ богадъльнъ сидя, тоже трудятся и работаютъ, въ вистъ не играютъ. Семенъ Семеновичъ", говорилъ Муразовъ, смотря ему въ лицо пристально:

"вы обманываете и себя, и меня".

Муразовъ глядълъ пристально ему въ лицо; но бъдный Хлобуевъ ничего не могъ отвѣчать. Муразову стало его жалко.

"Послушайте, Семенъ Семеновичъ... Но вѣдь вы же молитесь, ходите въ церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вамъ хоть и не хочется рано вставать, но вѣдь вы встаете же и идете, -- идете въ четыре часа утра, когда никто не подымался".

"Это-другое дѣло, Аванасій Васильевичъ. Я знаю, что это я дѣлаю не для человѣка, но для Того, Кто приказалъ намъ быть всѣмъ на свѣтѣ. Что жъ дѣлать! Я вѣрю, что Онъ милостивъ ко мнѣ, что, какъ я ни мерзокъ, ни гадокъ, но Онъ меня можетъ простить и принять, тогда какъ люди оттолкнутъ ногою и наилучшій изъ друзей продастъ меня, да еще и скажетъ потомъ, что онъ продалъ изъ благой цѣли".

Огорченное чувство выразилось въ лицѣ Хлобуева. Ста-

рикъ прослезился, но ничего не......

"Такъ послужите же Тому, Который такъ милостивъ. Ему такъ же угоденъ трудъ, какъ и молитва. Возьмите какое ни есть занятіе, но возьмите, какъ бы вы дѣлали для Него, а не для людей. Ну, просто, хоть воду толките въ ступѣ, но помышляйте только, что вы дѣлаете для Него. Ужъ этимъ будетъ выгода, что для дурного не останется времени—для проигрыша въ карты, для пирушки съ объѣдалами, для свѣтской жизни. Эхъ, Семенъ Семеновичъ! Знаете вы Ивана Потапыча?"

"Знаю и очень уважаю".

"Вѣдь хорошій былъ торговецъ: полмилліона было; да какъ увидълъ во всемъ прибытокъ-и распустился. Сына по-французски сталъ учить, дочь-за генерала. И уже не въ лавкъ или въ биржевой улицѣ, а все какъ бы встрѣтить пріятеля да затащить въ трактиръ пить чай; тамъ цълые дни-чай, да и обанкрутился. А тутъ Богъ несчастье послалъ: сынъ...... Теперь онъ, видите ли, приказчикомъ у меня. Началъ сызнова. Дъла-то поправились его. Онъ могъ бы опять торговать на пятьсотъ тысячъ. "Приказчикомъ былъ, приказчикомъ хочу и умереть. Теперь", говоритъ, "я сталъ здоровъ и свѣжъ, а тогда у меня брюхо-де заводилось, да и водяная начиналась... Нътъ! поворитъ. И чаю онъ теперь въ ротъ не беретъ. Щи да кашу-и больше ничего, да-съ. А ужъ молится онъ такъ, какъ никто изъ насъ не молится; а ужъ помогаетъ онъ бъднымъ такъ, какъ никто изъ насъ не помогаетъ; а другой радъ бы помочь, да деньги свои прожилъ".

Бъдный Хлобуевъ задумался.

Старикъ взялъ его за объ руки. "Семенъ Семеновичъ! Если бы вы знали, какъ мнъ васъ жалко! Я объ васъ все время думалъ. И вотъ послушайте. Вы знаете, что въ монастыръ есть затворникъ, который никого не видитъ. Человъкъ этотъ большого ума, — такого ума, что я не знаю. Онъ не говоритъ; но ужъ если дастъ совътъ... Я началъ ему говорить, что вотъ у меня есть этакой пріятель, но имени не.., что больеть онъ вотъ чѣмъ. Онъ началъ слушать да вдругъ прервалъ словами: "Прежде Божье дело, чемъ свое. Церковь строять, а денегъ нетъ: сбирать нужно на церковь! " Да и захлопнулъ дверью. Я думалъ, что жъ это значитъ? Не хочетъ, видно, дать совъта. Да и зашелъ къ нашему архимандриту. Только что я въ дверь, а онъ мнѣ съ первыхъ же словъ: не знаю ли я такого человъка, которому бы можно было поручить сборъ на церковь, который бы былъ или изъ дворянъ, или купцовъ, повоспитаннъй другихъ, смотрълъ бы на то, какъ на спасеніе свое? Я такъ съ перваго же разу и остановился. "Ахъ, Боже мой! Да вѣдь это схимникъ назначаетъ эту должность Семену Семеновичу. Дорога для его бопѣзни хороша. Переходя съ книгой отъ помѣщика къ крестьянину и отъ крестьянина къ мѣщанину, онъ узнаетъ то, какъ кто живетъ и кто въ чемъ нуждается,—такъ что воротится потомъ, обошедши нѣсколько губерній, такъ узнаетъ мѣстность и край получше всѣхъ тѣхъ людей, которые живутъ въ городахъ... А этакіе люди теперь нужны". Вотъ мнѣ князь сказывалъ, что онъ много бы далъ, чтобы достать такого чиновника, который бы зналъ не по бумагамъ дѣло, а точно узналъ, какъ они на дѣлѣ, потому что изъ бумагъ, говорятъ, ничего ужъ не видать: такъ все запуталось".

"Вы меня совершенно смутили, сбили, Аванасій Васильевичъ", сказалъ Хлобуевъ, въ изумленіи смотря на него. "Я даже не вѣрю тому, что вы точно мнѣ это говорите: для этого нуженъ неутомимый, дѣятельный человѣкъ. Притомъ какъ же мнѣ

бросить жену, датей, которымъ асть нечего?"

"О супругѣ и дѣтяхъ не заботьтесь. Я возьму ихъ на свое попеченіе, и учителя будутъ у дѣтей. Чѣмъ вамъ ходить съ котомкой и выпрашивать милостыню для себя, благороднѣе и лучше просить для Бога. Я вамъ дамъ простую кибитку, тряски не бойтесь: это для вашего здоровья. Я дамъ вамъ на дорогу денегъ, чтобы вы могли мимоходомъ дать тѣмъ, которые посильнѣе другихъ нуждаются. Вы здѣсь можете много добрыхъ дѣлъ сдѣлать: вы ужъ не ошибетесь, а кому дадите, тотъ точно будетъ стоить. Этакимъ образомъ ѣздя, вы точно узнаете всѣхъ, кто... Это не то, что иной чиновникъ, котораго всѣ боятся и отъ котораго.., а съ вами, зная, что вы просите на церковь, охотно разговорятся".

"Я вижу, это прекрасная мысль, и я бы очень желалъ исполнить хоть часть; но, право, мнъ кажется, это свыше силъ".

"Да что же по нашимъ силамъ?" сказалъ Муразовъ. "Вѣдь ничего нѣтъ по нашимъ силамъ; все свыше нашихъ силъ. Безъ помощи свыше ничего нельзя. Но молитва собираетъ силы. Перекрестясь, говоритъ человѣкъ: "Господи, помилуй!" гребетъ и доплываетъ до берега. Объ этомъ не нужно и помышлять долго; это нужно, просто, принять за повелѣніе Божіе. Кибитка будетъ вамъ сейчасъ готова; а вы забѣгите къ отцу архимандриту за книгой и за благословеньемъ, да и въ дорогу".

"Повинуюсь вамъ и принимаю не иначе, какъ за указаніе Божіе".— "Господи, благослови! " сказалъ онъ внутренно и почувствовалъ, что бодрость и сила стала проникать къ нему въдушу. Самый умъ его какъ бы сталъ пробуждаться надеждой на исходъ изъ своего печально-неисходнаго положенія. Свѣтъ сталъ мерцать вдали...

Но оставивши Хлобуева, обратимся къ Чичикову.

А между тъмъ, въ самомъ дълъ, по судамъ шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которыхъ и не слышалъ никто. Какъ птицы слетаются на мертвечину, такъ все налетъло на несмътное имущество, оставшееся послъ старухи; доносы на Чичикова, на подложность послѣдняго завѣщанія, доносы на подложность и перваго завъщанія, улики въ покражъ и въ утаеніи суммъ. Явились даже улики на Чичикова въ покупкъ мертвыхъ душъ, въ провозъ контрабанды во время бытности его еще при таможнъ. Выкопали все, разузнали его прежнюю исторію. Богъ въсть, откуда все это пронюхали и знали; только были улики даже и въ такихъ дѣлахъ, объ которыхъ, думалъ Чичиковъ, кромъ его и четырехъ стънъ, никто не зналъ. Покамъстъ все это было еще судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя върная записка юрисконсульта, которую онъ вскоръ получилъ, нъсколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткаго содержанія: "Спѣшу васъ увѣдомить, что по дълу будетъ возня, но помните, что тревожиться никакъ не слъдуетъ. Главное дъло-спокойствіе. Обдълаемъ все". Записка эта успокоила совершенно его. "Точно, геній", сказалъ Чичиковъ. Въ довершение хорошаго, портной въ это время принесъ платье. Онъ получилъ желаніе сильное посмотрѣть на самого себя въ новомъ фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ. Натянулъ штаны, которые обхватили его чудеснымъ образомъ со всъхъ сторонъ, такъ что хоть рисуй. Ляжки такъ молодецкиславно обтянуло, икры тоже; сукно обхватило всѣ малости, сообща имъ еще большую упругость. Какъ затянулъ онъ позади себя пряжку, животъ сталъ точно барабанъ. Онъ ударилъ по немъ тутъ щеткой, прибавивъ: "Въдь какой дуракъ! а въ цъломъ онъ составляетъ картину". Фракъ, казалось, былъ сшитъ еще лучше штановъ: ни морщинки, всѣ бока обтянуты, выгнулся на перехватъ, показавши весь его перегибъ. На замъчание Чичикова, что подъ правой мышкой немного жало, портной только улыбался: отъ этого еще лучше прихватывало по таліи. "Будьте покойны, будьте покойны насчетъ работы", повторялъ онъ съ нескрытымъ торжествомъ: "кромѣ Петербурга, нигдѣ такъ не сошьютъ". Портной былъ самъ изъ Петербурга и на вывѣскъ выставилъ: Иностранецъ изъ Лондона и Парижа. Шутить онъ не любилъ и двумя городами разомъ хотълъ заткнуть глотку всъмъ другимъ портнымъ, такъ, чтобы впредь никто не появился съ такими городами, а пусть себъ пишетъ изъ какогонибудь "Карлсеру" или "Копенгара".

Чичиковъ великодушно расплатился съ портнымъ и, оставшись одинъ, сталъ разсматривать себя на досугѣ въ зеркало, какъ артистъ, съ эстетическимъ чувствомъ и соп amore. Ока-



**Чичиковъ** 



залось, что все какъ-то было еще лучше, чъмъ прежде: щечки интереснъе, подбородокъ заманчивъй, бълые воротнички давали тонъ щекъ, атласный синій галстухъ давалъ тонъ воротничкамъ, новомодныя складки манишки давали тонъ галстуху, богатый бархатный жилетъ давалъ тонъ манишкѣ, а фракъ наваринскаго дыма съ пламенемъ, блистая какъ шелкъ, давалъ тонъ всему. Поворотился направо-хорошо! Поворотился налѣво-еще лучше! Перегибъ такой, какъ у камергера или у такого господина, который такъ и чешетъ по-французски, который, даже и разсердясь, выбраниться не смъетъ на русскомъ языкъ, а распечетъ французскимъ діалектомъ: деликатность такая! Онъ попробовалъ, склоня голову нѣсколько на-бокъ, принять позу, какъ бы адресовался къ дамѣ среднихъ лѣтъ и послѣдняго просвѣщенія: выходила, просто, картина. Художникъ, бери кисть и пиши! Въ удовольствіи онъ совершилъ тутъ же легкій прыжокъ, въ родѣ антраша. Вздрогнулъ комодъ и шлепнулась на землю стклянка съ одеколономъ; но это не причинило никакого помъшательства. Онъ назвалъ, какъ и слъдовало, глупую стклянку дурой и подумаль: "Къ кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше... "Какъ вдругъ въ передней въ родъ нъкотораго бряканья сапоговъ съ шпорами, и жандармъ въ полномъ вооруженіи, какъ будто въ лицѣ его было цѣлое войско: "Приказано сей же часъ явиться къ генералъ-губернатору!" Чичиковъ такъ и обомлѣлъ. Передъ нимъ торчало страшилище съ усами, лошадиный хвостъ на головъ, черезъ плечо перевязь, черезъ другое перевязь, огромнъйшій палашъ привъшенъ къ боку. Ему показалось, что при другомъ боку висѣло и ружье, и чортъ знаетъ что: цълое войско въ одномъ только! Онъ началъ было возражать, страшилище грубо заговорило: "Приказано сей же часъ! " Сквозь дверь въ переднюю онъ увидълъ, что тамъ мелькало и другое страшилище; взглянулъ въ окошко-и экипажъ. Что тутъ дълать? Такъ, какъ былъ во фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ, долженъ былъ състь, и, дрожа всѣмъ тѣломъ, отправился къ генералъ-губернатору, и жандармъ съ нимъ.

Въ передней не дали даже и опомниться ему. "Ступайте! васъ князь уже ждетъ", сказалъ дежурный чиновникъ. Передъ нимъ, какъ въ туманѣ, мелькнула передняя съ курьерами, принимавшими пакеты, потомъ зала, черезъ которую онъ прошелъ, думая только: "Вотъ какъ схватитъ, да безъ суда, безъ всего, прямо въ Сибирь!" Сердце его забилось съ такой силою, съ какой не бъется даже у наиревнивѣйшаго любовника. Наконецъ, растворилась роковая дверь: предсталъ кабинетъ съ портфелями, шкафами и книгами, и князь, гнѣвный, какъ самъ гнѣвъ.

"Губитель, губитель!" сказалъ Чичиковъ: "онъ меня зарѣ-

жетъ, какъ волкъ агнца".

"Я васъ пощадилъ, я позволилъ вамъ остаться въ городѣ, тогда какъ вамъ слъдовало бы въ острогъ; а вы запятнали себя вновь безчестнъйшимъ мошенничествомъ, какимъ когда-либо запятналъ себя человъкъ!" Губы князя дрожали отъ гнъва.

"Какимъ же, ваше сіятельство, безчестнѣйшимъ поступкомъ и мошенничествомъ?" спросилъ Чичиковъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

"Женщина", произнесъ князь, подступая нъсколько ближе и смотря прямо въ глаза Чичикову: "женщина, которая подписывала, по вашей диктовкъ, завъщаніе, схвачена и станетъ съ вами на очную ставку".

Свътъ помутился въ очахъ Чичикова.

"Ваше сіятельство! Скажу всю истину дѣла. Я виноватъ; точно, виноватъ; но не такъ виноватъ: меня обнесли враги".

"Васъ не можетъ никто обнесть, потому что въ васъ мерзостей въ нѣсколько разъ больше того, что можетъ выдумать послъдній лжецъ. Вы во всю жизнь, я думаю, не дълали небезчестнаго дъла. Всякая копъйка, добытая вами, добыта безчестнъйшимъ образомъ, есть воровство и безчестнъйшее дъло, за которое кнутъ и Сибирь! Нътъ, теперь полно! Съ сей же минуты будешь отведенъ въ острогъ и тамъ, наряду съ послѣдними мерзавцами и разбойниками, ты долженъ ждать разръшенія участи своей. И это милостиво еще, потому что хуже ихъ въ нѣсколько разъ: они въ армякѣ и тулупѣ, а ты... "Онъ взглянулъ на фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ и, взявшись за шнурокъ, позвонилъ.

"Ваше сіятельство", вскрикнулъ Чичиковъ: "умилосердитесь! Вы отецъ семейства. Не меня пощадите-старуха-мать! "

"Врешь!" вскрикнулъ гнъвно князь. "Такъ же ты меня тогда умолялъ дътьми и семействомъ, которыхъ у тебя никогда не

было, теперь-матерью".

"Ваше сіятельство! я мерзавецъ и послѣдній негодяй", сказапъ Чичиковъ голосомъ... "Я дъйствительно лгалъ, я не имълъ ни дътей, ни семейства; но, вотъ Богъ свидътель, я всегда хотълъ имъть жену, исполнить долгъ человъка и гражданина, чтобы дъйствительно потомъ заслужить уважение гражданъ и начальства... Но что за бъдственныя стеченія обстоятельствъ! Ваше сіятельство! кровью нужно было добывать насущное существованіе. На всякомъ шагу соблазны и искушеніе... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была-точно вихорь буйный или судно среди волнъ, по волъ вътровъ. Я-человъкъ, ваше сіятельство!"

Слезы вдругъ хлынули ручьями изъ глазъ его. Онъ пова-

лился въ ноги князю, такъ, какъ былъ: во фракѣ наваринскаго пламени съ дымомъ, въ бархатномъ жилетѣ съ атласнымъ галстукомъ, чудесно сшитыхъ штанахъ и головной прическѣ, изливавшей токъ сладкаго дыханія первѣйшаго одеколона, и ударился лбомъ.

"Поди прочь отъ меня! Позвать, чтобы его взяли, солдатъ!"

сказалъ князь взошедшимъ.

"Ваше сіятельство!" кричалъ Чичиковъ и обхватилъ объими руками сапогъ князя.

Чувство содроганья пробъжало по всъмъ жиламъ князя.

"Подите прочь, говорю вамъ!" сказалъ онъ, усиливаясь вырвать свою ногу изъ объятія Чичикова.

"Ваше сіятельство! не сойду съ мѣста, покуда не получу милости", говорилъ Чичиковъ, не выпуская сапогъ князя и проѣхавшись, вмѣстѣ съ ногой, по полу съ фракомъ наваринскаго пламени и дыма.

"Подите, говорю вамъ! " говорилъ онъ съ тѣмъ неизъяснимымъ чувствомъ отвращенія, какое чувствуетъ человѣкъ при видѣ безобразнѣйшаго насѣкомаго, котораго нѣтъ духу раздавить ногой. Онъ встряхнулъ такъ, что Чичиковъ почувствовалъ ударъ сапога въ носъ, губы и округленный подбородокъ, но не выпустилъ сапога и еще съ большей силой держалъ его въ своихъ объятіяхъ. Два дюжихъ жандарма въ силахъ оттащили его и, взявши подъ руки, повели черезъ всѣ комнаты. Онъ былъ блѣдный, убитый, въ томъ безчувственно-страшномъ состояніи, въ какомъ бываетъ человѣкъ, видящій передъ собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему...

Въ самыхъ дверяхъ на лѣстницу навстрѣчу—Муразовъ. Пучъ надежды вдругъ скользнулъ. Въ одинъ мигъ, съ силой неестественной вырвался онъ изъ рукъ обоихъ жандармовъ и

бросился въ ноги изумленному старику.

"Батюшка, Павелъ Ивановичъ! что съ вами?"

"Спасите! ведутъ въ острогъ, на смерть..." Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать.

Промозглый, сырой чуланъ, съ запахомъ сапоговъ и онучъ гарнизонныхъ солдатъ, некрашеный столъ, два скверныхъ стула, съ желѣзной рѣшеткой окно, дряхлая печь, сквозъ щели которой только дымило, а тепла не давало,—вотъ обиталище, гдѣ помѣщенъ былъ нашъ герой, уже начинавшій вкушать сладость жизни и привлекать вниманіе соотечественниковъ въ тонкомъ новомъ фракѣ наваринскаго пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять съ собой необходимыя вещи, взять шкатулку, гдѣ были деньги, быть можетъ, достигнутыя... Бумаги,

крѣпости на мертвыхъ—все было теперь у чиновниковъ. Онъ повалился на землю, и безнадежная грусть плотояднымъ червемъ обвилась около его сердца. Съ возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничѣмъ не защищенное. Еще день такой, день такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свѣтѣ. Но и надъ Чичиковымъ не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Часъ спустя двери тюрьмы растворились: взошелъ старикъ Муразовъ.

Если бы истерзанному палящей жаждой, покрытому прахомъ и пылью дороги, изнуренному, изможденному путнику влилъ кто въ засохнувшее горло струю ключевой воды,—не такъ бы ею онъ освѣжился, не такъ оживился, какъ оживился бѣдный

Чичиковъ.

"Спаситель мой!" сказалъ Чичиковъ, вдругъ схвативши съ полу, на который бросился въ разрывающей его печали, его руку, быстро поцъловалъ и прижалъ къ груди. "Богъ да наградитъ васъ за то, что посътили несчастнаго!"

Онъ залился слезами.

Старикъ глядълъ на него скорбно-болъзненнымъ взоромъ и говорилъ только: "Ахъ, Павелъ, Павелъ Ивановичъ! Павелъ

Ивановичъ! что вы сдѣлали!"

"Что жъ дѣлать! Сгубила проклятая! Не зналъ мѣры; не сумѣлъ во-время остановиться. Сатана проклятый обольстилъ, вывелъ изъ предѣловъ разума и благоразумія человѣческаго. Преступилъ, преступилъ! Но только какъ же можно этакъ поступить? Дворянина, дворянина, безъ суда, безъ слѣдствія, бросить въ тюрьму!.. Дворянина, Аванасій Васильевичъ! Да вѣдь какъ же не дать время зайти къ себъ, распорядиться съ вещами? Вѣдь тамъ у меня все осталось теперь безъ присмотра. Шкатулка, Аванасій Васильевичъ, шкатулка! вѣдь тамъ все имущество. Потомъ пріобрѣлъ, кровью, лѣтами трудовъ, лишеній... Шкатулка, Аванасій Васильевичъ! Вѣдь все украдутъ, разнесутъ! О Боже!"

И, не въ силахъ будучи удержать порыва вновь подступившей къ сердцу грусти, онъ громко зарыдалъ голосомъ, проникнувшимъ толщу стѣнъ острога и глухо отозвавшимся въ отдаленіи, сорвалъ съ себя атласный галстукъ и, схвативши рукою около воротника, разорвалъ на себѣ фракъ наваринскаго

пламени съ дымомъ.

"Ахъ, Павелъ Ивановичъ! какъ васъ ослѣпило это имущество! Изъ-за него вы не видали страшнаго своего положенія".

"Благодѣтель, спасите, спасите!" отчаянно закричалъ бѣдный Павелъ Ивановичъ, повалившись къ нему въ ноги. "Князь васъ любитъ, для васъ все сдѣлаетъ".

"Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, не могу, какъ бы ни хотѣлъ, какъ бы ни желалъ. Вы подпали подъ неумолимый законъ, а не подъ власть какого человѣка".

"Искусилъ шельма сатана, извергъ человъческаго рода! " Ударился головою въ стъну, а рукой хватилъ по столу такъ, что разбилъ въ кровь кулакъ; но ни боли въ головъ, ни жестокости удара не почувствовалъ.

"Павелъ Ивановичъ, успокойтесь, подумайте, какъ бы примириться съ Богомъ, а не съ людьми; о бѣдной душѣ своей

помыслите".

"Но вѣдь судьба какая, Аеанасій Васильевичъ! Досталась ли хоть одному человъку такая судьба? Въдь съ терпъньемъ, можно сказать, кровавымъ, добывалъ копъйку, трудами, трудами, не то, чтобы кого ограбилъ, или казну обворовалъ, какъ дълаютъ. Зачъмъ добывалъ копъйку? Затъмъ, чтобы въ довольствъ прожить остатокъ дней; оставить женѣ, дѣтямъ, которыхъ намѣревался пріобръсть для блага, для службы отечеству. Вотъ для чего хотълъ пріобръсти! Покривилъ, не спорю, покривилъ... что жъ дълать? Но въдь покривилъ только тогда, когда увидълъ, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше напрямикъ. Но въдь я трудился, я изощрялся. Если бралъ, такъ съ богатыхъ. А эти мерзавцы, которые по судамъ, берутъ тысячи съ казны, небогатыхъ людей грабятъ, послѣднюю копѣйку сдираютъ съ того, у кого нѣтъ ничего!.. Что жъ за несчастье такое, скажите, —всякій разъ, что какъ только начинаешь достигать плодовъ и, такъ сказать, уже касаться рукой, вдругъ буря, подводный камень, сокрушение въ щепки всего корабля. Вотъ подъ триста тысячъ было капиталу; трехъэтажный домъ былъ уже; два раза уже деревню покупалъ... Ахъ, Аванасій Васильевичъ! за что жъ такая......? За что жъ такіе удары? Развъ и безъ того жизнь моя не была, какъ судно среди волнъ? Гдъ справедливость небесъ? Гдѣ награда за терпѣнье, за постоянство безпримърное? Въдь я три раза сызнова начиналъ; все потерявши, начиналъ вновь съ копъйки, тогда какъ иной давно бы съ отчаянья запилъ и сгнилъ въ кабакѣ. Вѣдь сколько нужно было побороть, сколько вынести! Въдь всякая копъйка выработана, такъ сказать, всеми силами души!.. Положимъ, другимъ доставалося легко, но въдь для меня была всякая копъйка, какъ говоритъ пословица, алтыннымъ гвоздемъ прибита, и эту алтыннымъ гвоздемъ прибитую копъйку я доставалъ, видитъ Богъ, съ этакой желѣзной неутомимостью... "

Онъ зарыдалъ громко отъ нестерпимой боли сердца, упалъ на стулъ и оторвалъ совсѣмъ висѣвшую, разорванную полу фрака и швырнулъ ее прочь отъ себя, и, запустивши обѣ руки

себъ въ волоса, объ укръпленіи которыхъ прежде такъ старался, безжалостно рвалъ ихъ, услаждаясь болью, которою хотълъ за-

глушить ничѣмъ неугасимую боль сердца.

Долго сидѣлъ молча предъ нимъ Муразовъ, глядя на это необыкновенное.... въ первый разъ имъ виданное. А несчастный ожесточенный человѣкъ, еще недавно порхавшій вокругъ съ развязной ловкостью свѣтскаго или военнаго человѣка, метался теперь въ растрепанномъ, непристойномъ видѣ, въ разорванномъ фракѣ и разстегнутыхъ шароварахъ, съ окровавленнымъ разбитымъ кулакомъ, изливая хулу на враждебныя силы, перечащія человѣку.

"Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! какой бы изъ васъ былъ человѣкъ, если бы также, и силою и терпѣніемъ, да подвизались бы на добрый трудъ, имѣя лучшую цѣль! Боже мой, сколько бы вы надѣлали добра! Если бы хоть кто-нибудь изъ тѣхъ людей, которые любятъ добро, да употребили бы столько усилій для него, какъ вы для добыванья своей копѣйки, да сумѣли бы такъ пожертвовать для добра и собственнымъ самолюбіемъ, и честолюбіемъ, не жалѣя себя, какъ вы не жалѣли для добыванья своей копѣйки,—Боже мой, какъ процвѣла бы наша земля!.. Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! Не то жаль, что виноваты вы стали предъ другими, а то жаль, что предъ собой стали виноваты—передъ богатыми силами и дарами, которые достались въ удѣлъ вамъ. Назначенье ваше быть великимъ человѣкомъ, а вы себя запропастили и погубили".

Есть тайны души: какъ бы ни далеко отшатнулся отъ прямого пути заблуждающійся, какъ бы ни ожесточился чувствами безвозвратный преступникъ, какъ бы ни коснълъ твердо въ своей совращенной жизни; но если попрекнешь его имъ же, его же достоинствами, имъ опозоренными, въ немъ все поко-

леблется невольно, и весь онъ потрясется.

"Аванасій Васильевичъ", сказалъ бѣдный Чичиковъ и схватилъ его обѣими руками за руки: "О, если бы удалось мнѣ освободиться, возвратить мое имущество! Клянусь вамъ, повелъ бы отнынѣ совсѣмъ другую жизнь! Спасите, благодѣтель, спасите!"

"Что жъ могу я сдѣлать? Я долженъ воевать съ закономъ. Положимъ, если бы я даже и рѣшился на это; но вѣдь князь справедливъ,—онъ ни за что не отступитъ".

"Благодѣтель! вы все можете сдѣлать. Не законъ меня устрашитъ,—я передъ закономъ найду средства,— но то, что неповинно я брошенъ въ тюрьму, что я пропаду здѣсь, какъ собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка... Спасите!"



Муразовъ у Чичикова въ тюрьмѣ.

Рис. худ. В. Комарова.



Онъ обнялъ ноги старика, облилъ ихъ слезами.

"Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ!" говорилъ старикъ Муразовъ, качая головою: "какъ васъ ослѣпило это имущество! Изъ-за него вы и бѣдной души своей не слышите".

"Подумаю и о душѣ, но спасите!"

"Павелъ Ивановичъ!.." сказалъ старикъ Муразовъ и остановился. "Спасти васъ не въ моей власти, — вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сдѣлать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павелъ Ивановичъ, -я попрошу у васъ награды за труды: бросьте всѣ эти поползновенья на эти пріобрѣтенья. Говорю вамъ по чести, что если бы я и вовсе лишился моего имущества, — а у меня его больше, чѣмъ у васъ, — я бы не заплакалъ. Ей-ей, дѣло не въ этомъ имуществъ, которое могутъ у меня конфисковать, а въ томъ, котораго никто не можетъ украсть и отнять! Вы ужъ пожили на свътъ довольно. Вы сами называете жизнь свою судномъ среди волнъ. У васъ есть уже, чѣмъ прожить остатокъ дней. Поселитесь себъ въ тихомъ уголкъ, поближе къ церкви и простымъ, добрымъ людямъ; или, если знобитъ сильное желанье оставить по себѣ потомковъ, женитесь на небогатой, доброй дъвушкъ, привыкшей къ умъренности и простому хозяйству. Забудьте этотъ шумный міръ и всѣ его обольстительныя прихоти; пусть и онъ васъ позабудетъ: въ немъ нътъ успокоенья. Вы видите: все въ немъ врагъ, искуситель или предатель".

"Непремѣнно, непремѣнно! Я уже хотѣлъ, уже намѣревался повести жизнь, какъ слѣдуетъ, думалъ заняться хозяйствомъ, умѣрить жизнь. Демонъ-искуситель сбилъ, совлекъ съ

пути, сатана, чортъ, исчадье!"

Какія-то невѣдомыя дотолѣ, незнаемыя чувства, ему необъяснимыя, пришли къ нему, какъ будто хотѣло въ немъ чтото пробудиться, что-то далекое, что-то:... что-то подавленное изъ дѣтства суровымъ, мертвымъ поученьемъ, безпривѣтностью скучнаго дѣтства, пустынностью родного жилища, безсемейнымъ одиночествомъ, нищетой и бѣдностью первоначальныхъ впечатлѣній, и какъ будто то, что... суровымъ взглядомъ судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутное, занесенное зимнею вьюгой окно, хотѣло вырваться на волю. Стенанье изнеслось изъ устъ его и, наложивъ обѣ ладони на лицо свое, скорбнымъ голосомъ произнесъ онъ: "Правда, правда!"

"И познанье людей, и опытность не помогли на незаконномъ основаньи. А если бы къ этому да основанье законное!.. Эхъ, Павелъ Ивановичъ, зачѣмъ вы себя погубили? Просни-

тесь: еще не поздно, есть еще время..."

"Нѣтъ, поздно, поздно! " застоналъ онъ голосомъ, отъ котораго у Муразова чуть не разорвалось сердце. "Начинаю чувствовать, слышу, что не такъ, не такъ иду, и что далеко отступился отъ прямого пути, но ужъ не могу! Нѣтъ, не такъ воспитанъ. Отецъ мнѣ твердилъ нравоученья, билъ, заставлялъ переписывать съ нравственныхъ правилъ, а самъ кралъ передо мною у сосѣдей лѣсъ и меня еще заставлялъ помогать ему. Завязалъ при мнѣ неправую тяжбу; развратилъ сиротку, которой онъ былъ опекуномъ. Примѣръ сильнѣй правилъ. Вижу, чувствую, Аванасій Васильевичъ, что жизнь веду не такую, но нѣтъ большого отвращенья отъ порока: огрубѣла натура; нѣтъ любви къ добру, этой прекрасной наклонности къ дѣламъ богоугоднымъ, обращающейся въ натуру, въ привычку... Нѣтъ такой охоты подвизаться для добра, какова есть для полученья имущества. Говорю правду—что жъ дѣлать!"

Сильно вздохнулъ старикъ...

"Павелъ Ивановичъ! у васъ столько воли, столько терпѣнья. Пѣкарство горько, но вѣдь больной принимаетъ, зная, что иначе не выздоровѣетъ. У васъ нѣтъ любви къ добру,—дѣлайте добро насильно, безъ любви къ нему. Вамъ это зачтется еще въ большую заслугу, чѣмъ тому, кто дѣлаетъ добро по любви къ нему. Заставьте себя только нѣсколько разъ,—потомъ получите и любовь. Повѣрьте, все дѣлается. Царство нудится, сказано намъ. Только насильно пробираясь къ нему... насильно нужно пробираться, брать его насильно. Эхъ, Павелъ Ивановичъ! вѣдь у васъ есть эта сила, которой нѣтъ у другихъ, это желѣзное терпѣнье—и вамъ ли не одолѣть? Да вы, мнѣ кажется, были бы богатырь. Вѣдь теперь люди—безъ воли все,—слабые".

Замѣтно было, что слова эти вонзились въ самую душу Чичикову и задѣли что-то славолюбивое на днѣ ея. Если не рѣшимость, то что-то крѣпкое и на нее похожее блеснуло въ

глазахъ его...

"Аванасій Васильевичъ!" сказалъ онъ твердо: "если только вымолите мнѣ избавленье и средства уѣхать отсюда съ какимънибудь имуществомъ, я даю вамъ слово начать другую жизнь: куплю деревеньку, сдѣлаюсь хозяиномъ, буду копить деньги не для себя, но для того, чтобы помогать другимъ, буду дѣлать добро, сколько будетъ силъ; позабуду себя и всякія городскія объяденья и пиршества, поведу простую, трезвую жизнь".

"Богъ васъ да подкрѣпитъ въ этомъ намѣреніи!" сказалъ обрадованный старикъ. "Буду стараться изо всѣхъ силъ, чтобы вымолить у князя ваше освобожденіе. Удастся или не удастся, это Богъ знаетъ. Во всякомъ случаѣ, участь ваша,

вѣрно, смягчится. Ахъ, Боже мой! обнимите же, позвольте мнѣ васъ обнять. Какъ вы меня, право, обрадовали! Ну, съ Богомъ, сейчасъ же иду къ князю".

Чичиковъ остался одинъ.

Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердѣйшій изъ металловъ, всѣхъ долѣе противящійся огню: когда усилить въ горнилѣ огонь, дуютъ мѣха и восходитъ нестерпимый жаръ огня,—бѣлѣетъ упорный и превращается также въ жидкость; подается и крѣпчайшій мужъ въ горнилѣ несчастій, когда, усиливаясь, они нестерпимымъ огнемъ сво-

имъ жгутъ отвердълую природу...

"Самъ не умѣю и не чувствую, но всѣ силы употреблю, чтобы другимъ дать почувствовать, чтобы другихъ настроить; самъ дурной христіанинъ, но всѣ силы употреблю, чтобы не подать соблазна. Буду трудиться, буду работать въ потѣ лица въ деревнѣ и займусь честно, такъ, чтобы имѣть доброе вліяніе и на другихъ. Что жъ, въ самомъ дѣлѣ, будто я уже совсѣмъ негодный! Есть способности къ хозяйству; я имѣю качества бережливости, расторопности и благоразумія, даже постоян-

ства. Стоитъ только ръшиться..."

Такъ думалъ Чичиковъ и полупробужденными силами души, казалось, что-то осязалъ. Казалось, природа его темнымъ чутьемъ стала слышать, что есть какой-то долгъ, который нужно исполнять человъку на землъ, который можно исполнять всюду, на всякомъ углъ, несмотря на всякія обстоятельства, смятенья и движенья, летающія вокругъ человѣка, съ того мѣста и угла, на которомъ онъ постановленъ. И трудолюбивая жизнь, удаленная отъ шума городовъ и тъхъ обольщеній, которыя отъ праздности выдумалъ, позабывши трудъ, человъкъ, такъ сильно стала передъ нимъ рисоваться, что онъ уже почти позабылъ всю непріятность своего положенія и, можетъ быть, готовъ былъ даже возблагодарить Провидѣніе за этотъ тяжелый ударъ, если только выпустятъ его и отдадутъ хотя часть... Но одностворчатая дверь его нечистаго чулана растворилась, вошла чиновная особа — Самосвистовъ, эпикуреецъ, собой лихачъ, въ плечахъ аршинъ, ноги стройныя, отличный товарищъ, кутила и продувная бестія, какъ выражались о немъ сами товарищи. Въ военное время человъкъ этотъ надълалъ бы чудесъ: его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимыя, опасныя мѣста, украсть подъ носомъ у самого непріятеля пушку, —это его бы дѣло. Но, за неимѣньемъ военнаго поприща, на которомъ бы, можетъ быть, его сделали бы честнымъ человекомъ, онъ пакостилъ отъ всъхъ силъ. Непостижимое дъло! странныя онъ имълъ убъжденія и правила: съ товарищами онъ былъ хорошъ, никого не продавалъ и, давши слово, держалъ; но высшее надъ собою начальство онъ считалъ чѣмъ-то въ родѣ непріятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всякимъ слабымъ мѣстомъ, проломомъ или упущеніемъ.

"Знаемъ все объ вашемъ положеніи, все услышали!" сказаль онъ, когда увидѣлъ, что дверь за нимъ плотно затворилась. "Ничего, ничего! Не робѣйте: все будетъ поправлено. Всѣ станемъ работать за васъ и—ваши слуги. Тридцать тысячъ на всѣхъ—и ничего больше".

"Будто?" вскрикнулъ Чичиковъ: "и я буду совершенно оправданъ?"

"Кругомъ! еще вознагражденіе получите за убытки".

"И за трудъ?"

"Тридцать тысячъ. Тутъ уже все вмѣстѣ—и нашимъ, и генералъ-губернаторскимъ, и секретарю".

"Но, позвольте, какъ же я могу?.. Мои всѣ вещи... шкатулка... все это теперь запечатано, подъ присмотромъ..."

"Черезъ часъ получите все. По рукамъ, что ли?"

Чичиковъ далъ руку. Сердце его билось, и онъ не довърялъ, чтобы это было возможно...

"Пока прощайте! Поручилъ вамъ сказать нашъ общій пріятель, что главное дѣло—спокойствіе и присутствіе духа".

"Гм!" подумалъ Чичиковъ: "понимаю-юрисконсультъ!"

Самосвистовъ скрылся. Чичиковъ, оставшись, все еще не довърялъ словамъ, какъ не прошло часа послъ этого разговора, какъ была принесена шкатулка: бумаги, деньги, все въ наилучшемъ порядкъ. Самосвистовъ явился въ качествъ распорядителя: выбранилъ поставленныхъ часовыхъ за то, что небдительны, смотрителю приказалъ потребовать еще лишнихъ солдатъ для усиленія присмотра, взялъ не только шкатулку, но отобралъ даже всв такія бумаги, которыя могли бы чъмъ-нибудь компрометировать Чичикова, связалъ все это вмфстф, запечаталъ и повелѣлъ самому солдату отнести немедленно къ самому Чичикову, въ видъ необходимыхъ ночныхъ и спальныхъ вещей, такъ что Чичиковъ, вмъстъ съ бумагами, получилъ даже и все теплое, что нужно было для покрытія бреннаго его тъла. Это скорое доставленіе обрадовало его несказанно. Онъ возымѣлъ сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какія приманки: вечеромъ театръ, плясунья, за которою онъ волочился. Деревня и тишина стали казаться блѣднѣй, городъ и шумъопять ярче, яснъй... О, жизнь!

А между тѣмъ завязалось дѣло размѣра безпредѣльнаго въ судахъ и палатахъ. Работали перья писцовъ и, понюхивая табакъ, трудились казусныя головы, любуясь, какъ художники,

крючковатой строкой. Юрисконсультъ, какъ скрытый магъ, незримо ворочалъ всъмъ механизмомъ; всъхъ опуталъ ръшительно, прежде чамъ кто успалъ осмотраться. Путаница увеличилась. Самосвистовъ превзошелъ самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, гдъ караулилась схваченная женщина, онъ явился прямо и вошелъ такимъ молодцомъ и начальникомъ, что часовой сдѣлалъ ему честь и вытянулся въ струнку. "Давно ты здѣсь стоишь?" — "Съ утра, ваше благородіе".—"Долго до смѣны?"—"Три часа, ваше благородіе". "Ты мнъ будешь нуженъ. Я скажу офицеру, чтобы на мъсто тебя отрядилъ другого". — "Слушаю, ваше благородіе!" И, уфхавъ домой, ни минуты не медля, чтобы не замъшивать никого и всь концы въ воду, самъ нарядился жандармомъ, оказался въ усахъ и бакенбардахъ-самъ чортъ бы не узналъ. Явился въ домъ, гдъ былъ Чичиковъ, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдалъ ее двумъ чиновнымъ молодцамъ, докамъ тоже, а самъ прямо явился, въ усахъ и съ ружьемъ, какъ слѣдуетъ, къ часовымъ. "Ступай къ..., меня прислалъ командиръ выстоять, намѣсто тебя, смѣну". Обмѣнился и сталъ самъ съ ружьемъ. Только этого было и нужно. Въ это время, намъсто прежней бабы, очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куда-то такъ, что и потомъ не узнали, куда она дълась. Въ то время, когда Самосвистовъ подвизался въ лицѣ воина, юрисконсультъ произвелъ чудеса на гражданскомъ поприщѣ: губернатору далъ знать стороною, что прокуроръ на него пишетъ доносъ; жандармскому чиновнику далъ знать, что секретно проживающій чиновникъ пишетъ на него доносы; секретно проживавшаго чиновника увърилъ, что есть еще секретнъйшій чиновникъ, который на него доноситъ, — и всъхъ привелъ въ такое положение, что къ нему должны всъ были обратиться за совътами. Произошла такая безтолковщина: доносъ сълъ верхомъ на доносъ, и пошли открываться такія дѣла, которыхъ и солнце не видывало, и даже такія, которыхъ и не было. Все пошло въ работу и въ дѣло: и кто незаконнорожденный сынъ, и какого рода и званья, и у кого любовница, и чья жена за къмъ волочится. Скандалы, соблазны и все такъ замѣшалось и сплелось вмѣстѣ съ исторіей Чичикова, съ мертвыми душами, что никоимъ образомъ нельзя было понять, которое изъ этихъ дѣлъ было главнѣйшая чепуха: оба казались равнаго достоинства. Когда стали, наконецъ, поступать бумаги къ генералъ-губернатору, бѣдный князь ничего не могъ понять. Весьма умный и расторопный чиновникъ, которому поручено было сдѣлать экстрактъ, чуть не сошелъ съ ума: никакимъ образомъ нельзя было поймать нити дела. Князь былъ въ это

время озабоченъ множествомъ другихъ дѣлъ, одно другого непріятнъйшихъ. Въ одной части губерніи оказался голодъ. Чиновники, посланные раздать хлъбъ, какъ-то не такъ распорядились, какъ слѣдовало. Въ другой части губерніи расшевелились раскольники. Кто-то пропустилъ между ними, что народился антихристъ, который и мертвымъ не даетъ покоя, скупая какіято мертвыя души. Каялись и грфшили и, подъ видомъ изловить антихриста, укокошили не-антихристовъ. Въ другомъ мѣстѣ мужики взбунтовались противъ помъщиковъ и капитанъ-исправниковъ. Какіе-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступаетъ такое время, что мужики должны быть помъщики и нарядиться во фраки, а помъщики нарядятся въ армяки и будутъ мужики, --и цълая волость, не размысля того, что слишкомъ много выйдетъ тогда помъщиковъ и капитанъ-исправниковъ, отказалась платить... подать. Нужно было прибъгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ. Бѣдный князь былъ въ самомъ разстроенномъ состояніи духа. Въ это время доложили ему, что пришелъ откупщикъ. "Пусть войдетъ", сказалъ князь. Старикъ взошелъ.

"Вотъ вамъ Чичиковъ! Вы стояли за него и защищали. Теперь онъ попался въ такомъ дѣлѣ, на какое послѣдній воръ не рѣшится".

"Позвольте вамъ доложить, ваше сіятельство, что я не очень понимаю это дѣло".

"Подлогъ завъщанія, и еще какой!.. Публичное наказаніе плетьми за этакое дъло!"

"Ваше сіятельство,—скажу не съ тѣмъ, чтобы защищать Чичикова,—но вѣдь это—дѣло недоказанное: слѣдствіе еще не сдѣлано".

"Улика: женщина, которая была наряжена намъсто умершей, схвачена. Я ее хочу разспросить нарочно при васъ". Князь позвонилъ и далъ приказъ позвать ту женщину.

Муразовъ замолчалъ.

"Безчестнъйшее дъло! И, къ стыду, замъшались первые чиновники города, самъ губернаторъ. Онъ не долженъ быть тамъ, гдъ воры и бездъльники!" сказалъ князь съ жаромъ.

"Вѣдь губернаторъ—наслѣдникъ; онъ имѣлъ право на притязанія; а что другіе-то со всѣхъ сторонъ прицѣпились, такъ это-съ, ваше сіятельство, человѣческое дѣло. Умерла-съ богатая, распоряженія умнаго и справедливаго не сдѣлала; слетѣлись со всѣхъ сторонъ охотники поживиться—человѣческое дѣло..."

"Но вѣдь мерзости зачѣмъ же дѣлать?.. Подлецы!" сказалъ князь съ чувствомъ негодованія. "Ни одного чиновника нѣтъ у меня хорошаго: всѣ мерзавцы!"

"Ваще сіятельство! да кто-жъ изъ насъ, какъ слѣдуетъ, хо-

рошъ? Всѣ чиновники нашего города—люди, имѣютъ достоинства и многіе очень знающіе въ дѣлѣ, а отъ грѣха всякъ близокъ".

"Послушайте, Аванасій Васильевичъ: скажите мнѣ,—я васъ одного знаю за честнаго человѣка, -что у васъ за страсть за-

щищать всякаго рода мерзавцевъ?"

"Ваше сіятельство", сказалъ Муразовъ: "кто бы ни былъ человѣкъ, котораго вы называте мерзавцемъ, но вѣдь онъ человѣкъ. Какъ же не защищать человѣка, когда знаешь, что онъ половину золъ дѣлаетъ отъ грубости и невѣдѣнья? Вѣдь мы дѣлаемъ несправедливости на всякомъ шагу и всякую минуту бываемъ причиной несчастія другого, даже и не съ дурнымъ намѣреніемъ. Вѣдь ваше сіятельство сдѣлали также большую несправедливость".

"Какъ!" воскликнулъ въ изумленіи князь, совершенно по-

раженный такимъ нежданнымъ оборотомъ рѣчи.

Муразовъ остановился, помолчалъ, какъ бы соображая что-то, и, наконецъ, сказалъ: "Да вотъ хоть бы по дълу Дърпънникова".

"Аванасій Васильевичъ! преступленіе противъ коренныхъ

государственныхъ законовъ, равное измѣнѣ землѣ своей!"

"Я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который, по неопытности своей, былъ обольщенъ и сманенъ другими, осудить такъ, какъ и того, который былъ одинъ изъ зачинщиковъ? Вѣдь участь постигла равная и Дѣрпѣнникова, и какого-нибудь Вороного-Дряннаго; а вѣдь преступленія ихъ не равны".

"Ради Бога..." сказалъ князь съ замѣтнымъ волненіемъ: "вы что-нибудь знаете объ этомъ? скажите. Я именно недавно послалъ еще прямо въ Петербургъ объ смягченіи его участи".

"Нътъ, ваше сіятельство, я не насчетъ того говорю, чтобы я зналъ что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило въ его пользу, да онъ самъ не согласится, потому что чрезъ это пострадалъ бы другой. А я думаю только то, что не изволили-ль вы тогда слишкомъ поспъшить? Извините, ваше сіятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы нѣсколько разъ приказывали мнѣ откровенно говорить. У меня-съ, когда я еще былъ начальникомъ, много было всякихъ работниковъ, и дурныхъ, и хорошихъ. Слѣдовало бы тоже принять во вниманіе и прежнюю жизнь человъка, потому что, если не разсмотришь все хладнокровно, а накричишь съ перваго раза, -- запугаещь только его, да и признанія настоящаго не добьешься; а какъ съ участіемъ его разспросишь, какъ братъ брата, самъ-съ все выскажетъ и даже не проситъ о смягченіи, и ожесточенія ни противъ кого нѣтъ, потому что ясно видитъ, что не я его наказываю: я законъ".

Князь задумался. Въ это время вошелъ молодой чиновникъ и почтительно остановился съ портфелемъ. Забота, трудъ выражались на его молодомъ и еще свѣжемъ лицѣ. Видно было, что онъ не даромъ служилъ по особымъ порученіямъ. Это былъ одинъ изъ числа тѣхъ немногихъ, которые занимались дѣлопроизводствомъ con amore. Не сгорая ни честолюбіемъ, ни желаніемъ прибытковъ, ни подражаніемъ другимъ, онъ занимался только потому, что былъ убъжденъ, что ему нужно быть здъсь, а не на другомъ мѣстѣ, что для этого дана ему жизнь. Слѣ- 🕻 дить, разобрать по частямъ и, поймавши вст нити запутаннѣйшаго дѣла, разъяснить его, разобрать по частямъ--это было его дъло. И труды, и старанія, и безсонныя ночи вознаграждались ему изобильно, если дѣло, наконецъ, начинало передъ нимъ объясняться, сокровенныя причины обнаруживаться, и онъ чувствовалъ, что можетъ передать его все въ немногихъ словахъ, отчетливо и ясно, такъ что всякому будетъ очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученикъ, когда передъ нимъ раскрывалась какая-нибудь труднъйшая фраза и обнаруживался настоящій смыслъ мысли великаго писателя, какъ радовался онъ, когда предъ нимъ распутывалось запутаннъйшее дѣло. Зато... ¹).

"... хлѣбомъ въ мѣстахъ, гдѣ голодъ; я эту часть получше знаю чиновниковъ: разсмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сіятельство, я поговорю и съ раскольниками. Они-то съ нашимъ братомъ, съ простымъ человѣкомъ, охотнѣе разговорятся, такъ, Богъ вѣсть, можетъ быть, помогу уладиться съ ними миролюбиво. А чиновники не сладятъ: завяжется объ этомъ переписка, да притомъ они такъ уже запутались въ бумагахъ, что ужъ дѣла изъ-за нихъ и не видятъ. А денегъ-то отъ васъ я не возьму, потому что, ей-Богу, стыдно въ такое время думать о своей прибыли, когда умираютъ съ голода. У меня есть въ запасѣ готовый хлѣбъ; я и теперь еще послалъ въ Сибирь, и къ будущему лѣту вновь подвезутъ".

"Васъ можетъ только наградить одинъ Богъ за такую службу, Аванасій Васильевичъ. А я вамъ не скажу ни одного слова, потому что,—вы сами можете чувствовать,—всякое слово тутъ безсильно. Но позвольте мнѣ одно сказать насчетъ той просьбы. Скажите сами: имѣю ли я право оставить это дѣло безъ вниманія, и справедливо ли, честно ли съ моей стороны будетъ простить мерзавцевъ?"

<sup>1)</sup> Снова пропускъ въ рукописи.

"Ваше сіятельство, ей-Богу, этакъ нельзя назвать, тѣмъ болѣе, что изъ нихъ есть многіе весьма достойные. Затруднительны положенія человѣка, ваше сіятельство, очень, очень затруднительны. Бываетъ такъ, что, кажется, кругомъ виноватъ человѣкъ; а какъ войдешь—даже и не онъ".

"Но что скажутъ они сами, если оставлю? Вѣдь есть изънихъ, которые послѣ этого еще больше подымутъ носъ и будутъ даже говорить, что они напугали. Они первые будутъ не

уважать..."

"Ваше сіятельство, позвольте мнѣ вамъ дать свое мнѣніе: соберите ихъ всѣхъ, дайте имъ знать, что вамъ все извѣстно, и представьте имъ ваше собственное положеніе точно такимъ самымъ образомъ, какъ вы его изволили изобразить сейчасъ передо мной, и спросите у нихъ совѣта: что бы изъ нихъ каждый сдѣлалъ на вашемъ положеніи?"

"Да вы думаете, имъ будутъ доступны движенія благороднѣйшія, чѣмъ каверзничать и наживаться? Повѣрьте, они надо мной посмѣются".

"Не думаю-съ, ваше сіятельство. У человѣка, даже и у того, кто похуже другихъ, все-таки чувство справедливо. Развѣ ужъ жидъ какой-нибудь, а не русскій... Нѣтъ, ваше сіятельство, вамъ нечего скрываться. Скажите такъ точно, какъ изволили передо мной. Вѣдь они васъ поносятъ, какъ человѣка честолюбиваго, гордаго, который и слышать ничего не хочетъ, увѣренъ въ себѣ,—такъ пусть же увидятъ все, какъ оно есть. Что жъ вамъ? Вѣдь ваше дѣло правое. Скажите имъ такъ, какъ бы вы не предъ ними, а предъ Самимъ Богомъ принесли свою исповѣдь".

"Аванасій Васильевичъ", сказалъ князь въ раздумьи: "я объ этомъ подумаю, а покуда благодарю васъ очень за совѣтъ".

"А Чичикова, ваше сіятельство, прикажите отпустить".

"Скажите этому Чичикову, чтобы онъ убирался отсюда какъ можно поскоръй, и чъмъ дальше, тъмъ лучше. Его-то уже я бы никогда не простипъ".

Муразовъ поклонился и прямо отъ князя отправился къ Чичикову. Онъ нашелъ Чичикова уже въ духѣ, весьма покойно занимавшагося довольно порядочнымъ обѣдомъ, который былъ принесенъ въ фаянсовыхъ судкахъ изъ какой-то весьма порядочной кухни. По первымъ фразамъ разговора старикъ замѣтилъ тотчасъ, что Чичиковъ уже успѣлъ переговорить кое съ кѣмъ изъ чиновниковъ-казусниковъ. Онъ даже понялъ, что сюда вмѣшалось невидимое участіе знатока-юрисконсульта.

"Послушайте-съ, Павелъ Ивановичъ", сказалъ онъ: "Я привезъ вамъ свободу на такомъ условіи, чтобы сейчасъ васъ не было въ городъ. Собирайте всъ пожитки свои—да и съ Богомъ,

не откладывая ни минуты, потому что дъло еще хуже. Я знаю-съ, васъ тутъ одинъ человѣкъ настраиваетъ; такъ объявляю вамъ по секрету, что такое еще дѣло одно открывается, что ужъ никакія силы не спасутъ этого. Онъ, конечно, радъ другихъ топить, чтобы не скучно, да дело къ разделке. Я васъ оставилъ въ расположеніи хорошемъ, тучшемъ, нежели въ какомъ теперь. Совътую вамъ-съ не въ шутку. Ей-ей, дъло не въ этомъ имуществъ, изъ-за котораго спорятъ люди и ръжутъ другъ друга, точно какъ можно завести благоустройство въ здѣшней жизни, не помысливши о другой жизни. Повърьте-съ, Павелъ Ивановичъ, что покамъстъ, брося все, изъ-за чего грызутъ и ъдятъ другъ друга на землѣ, не подумаютъ о благоустройствѣ душевнаго имущества, -- не установится благоустройство и земного имущества. Наступятъ времена голода и бѣдности, какъ во всемъ народѣ, такъ и порознь во всякомъ... Это-съ ясно. Что ни говорите, вѣдь отъ души зависитъ тѣло. Какъ же хотѣть, чтобы шло, какъ слѣдуетъ? Подумайте не о мертвыхъ душахъ, а о своей живой душѣ, да и съ Богомъ на другую дорогу! Я тожъ вывзжаю завтрашній день. Поторопитесь! не то — безъ меня бѣда будетъ".

Сказавши это, старикъ вышелъ. Чичиковъ задумался. Значенье жизни опять показалось немаловажнымъ. "Муразовъ правъ", сказалъ онъ: "пора на другую дорогу!" Сказавши это, онъ вышелъ изъ тюрьмы. Часовой потащилъ за нимъ шкатулку... Селифанъ и Петрушка обрадовались, какъ Богъ знаетъ чему, освобожденію барина. "Ну, любезные", сказалъ Чичиковъ, обратившись къ нимъ милостиво: "нужно укладываться, да ѣхатъ".

"Покатимъ, Павелъ Ивановичъ", сказалъ Селифанъ. "Дорога, должно быть, установилась: снъгу выпало довольно. Пора ужъ, право, выбраться изъ города. Надоълъ онъ такъ, что и глядъть на него не хотълъ бы".

"Ступай къ каретнику, чтобы поставилъ коляску на попозки", сказалъ Чичиковъ, а самъ пошелъ въ городъ, но ни
къ кому не хотѣлъ заходить отдавать прощальныхъ визитовъ.
Послѣ всего этого событія было и неловко,—тѣмъ болѣе, что
о немъ множество ходило въ городѣ самыхъ неблагопріятныхъ
исторій. Онъ избѣгалъ всякихъ встрѣчъ и зашелъ потихоньку
только къ тому купцу, у котораго купилъ сукна наваринскаго
пламени съ дымомъ, взялъ вновь четыре аршина на фракъ и
на штаны и отправился самъ къ тому же портному. За двойную цѣну мастеръ рѣшился усилить рвеніе и засадилъ всю ночь
работать при свѣчахъ портное народонаселеніе иглами, утюгами
и зубами, и фракъ на другой день былъ готовъ, хотя и немножко поздно. Лошади всѣ были запряжены. Чичиковъ, однако

жъ, фракъ примърилъ. Онъ былъ хорошъ, точь въ точь какъ преж ній. Но, увы! онъ замѣтилъ, что въ головѣ уже бѣлѣло что-то гладкое, и примолвилъ грустно: "И зачъмъ было предаваться такъ сильно сокрушенію? А рвать волосъ не слъдовало бы и подавно". Расплатившись съ портнымъ, онъ выфхалъ, наконецъ, изъ города въ какомъ-то странномъ положеніи. Это былъ не прежній Чичиковъ; это была какая-то развалина прежняго Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояніе дущи съ разобраннымъ строеніемъ, которое разобрано съ тъмъ, чтобы строить изъ него же новое, а новое еще не начиналось, потому что не пришелъ еще отъ архитектора опредълительный планъ. и работники остались въ недоумѣніи. Часомъ прежде его отправился старикъ Муразовъ, въ рогоженной кибиткѣ, вмѣстѣ съ Потапычемъ, а часомъ послѣ отъѣзда Чичикова пошло приказаніе, что князь, по случаю отъвзда въ Петербургъ, желаетъ видъть всъхъ чиновниковъ до едина.

Въ большомъ залѣ генералъ-губернаторскаго дома собралось все чиновное сословіе города, начиная отъ губернатора до титулярнаго совѣтника: правители канцелярій и дѣлъ, совѣтники, ассессоры, Кислоѣдовъ, Красноносовъ, Самосвитовъ, не бравшіе, бравшіе, кривившіе душой, полукривившіе и вовсе не кривившіе. Всѣ не безъ волненія и безпокойства ожидали выхода генералъгубернатора. Князь вышелъ ни мрачный, ни ясный: взоръ его былъ твердъ, такъ же, какъ и шагъ. Все чиновное собраніе поклонилось, многіе—въ поясъ. Отвѣтивъ легкимъ поклономъ, князь началъ:

"Уъзжая въ Петербургъ, я почелъ приличнымъ повидаться съ вами со всѣми и даже объяснить вамъ отчасти причину. У насъ завязалось дъло очень соблазнительное. Я полагаю, что многіе изъ предстоящихъ знаютъ, о какомъ дѣлѣ я говорю. Дѣло это повело за собою открытіе и другихъ, не менѣе безчестныхъ дълъ, въ которыхъ замъшались даже, наконецъ, и такіе люди, которыхъ я доселѣ почиталъ честными. Извѣстна мнѣ даже и сокровенная цѣль спутать такимъ образомъ все, чтобы оказалась полная невозможность рышить формальнымъ порядкомъ. Знаю даже и кто главный, и чьимъ сокровеннымъ.., хотя онъ и очень искусно скрылъ свое участіе. Но дъло въ томъ, что я намъренъ это слъдить не формальнымъ слъдованіемъ по бумагамъ, а военнымъ быстрымъ судомъ, какъ въ военное время, и надъюсь, что государь мнъ дастъ это право, когда я изложу все это дъло. Въ такомъ случаъ, когда нътъ возможности произвести дѣло гражданскимъ образомъ, когда горятъ шкафы съ бумагами, и, наконецъ, излишествомъ лживыхъ постороннихъ показаній и ложными доносами стараются затемнить и

безъ того довольно темное дѣло, — я полагаю военный судъединственнымъ средствомъ и желаю знать мнѣніе ваше".

Князь остановился, какъ бы ожидая отвъта. Все стояло,

потупивъ глаза въ землю. Многіе были блѣдны.

"Извѣстно мнѣ также еще одно дѣло, хотя производившіе его въ полной увѣренности, что оно никому не можетъ быть извѣстно. Производство его уже пойдетъ не по бумагамъ, потому что истцомъ и челобитчикомъ я буду уже самъ и представлю очевидныя доказательства".

Кто-то вздрогнулъ среди чиновнаго собранія; нѣкоторые

изъ боязливъйшихъ тоже смутились.

"Само по себѣ, что главнымъ зачинщикамъ должно послѣдовать лишеніе чиновъ и имущества, прочимъ отрѣшеніе отъ мѣстъ. Само собою разумѣется, что въ числѣ ихъ пострадаетъ и множество невинныхъ. Что жъ дѣлать? дѣло слишкомъ безчестное и вопіетъ о правосудіи. Хотя я знаю, что это будетъ даже и не въ урокъ другимъ, потому что на мѣсто выгнанныхъ явятся другіе, и тѣ самые, которые дотолѣ были честны, сдѣлаются безчестными, и тѣ самые, которые удостоены будутъ довѣренности, обманутъ и продадутъ,—несмотря на все это, я долженъ поступить жестоко, потому что вопіетъ правосудіе. Знаю, что будутъ меня обвинять въ суровой жестокости, но знаю, что тѣ будутъ еще... обвин... я долженъ обратить такихъ только въ одно безчувственное орудіе правосудія, которое должно упасть на головы......"

Содроганіе невольно пробѣжало по всѣмъ лицамъ.

Князь былъ спокоенъ. Ни гнѣва, ни возмущенія душевнаго не выражало его лицо.

"Теперь тотъ самый, у котораго въ рукахъ участь многихъ, и котораго никакія просьбы не въ силахъ были умолить, тотъ самый теперь васъ всъхъ проситъ. Все будетъ позабыто, изглажено, прощено; я буду вамъ ходатаемъ за всѣхъ, если исполните мою просьбу. Вотъ моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаніями нельзя искоренить неправды: она слишкомъ уже глубоко вкоренилась. Безчестное дѣло брать взятки сдѣлалось необходимостью и потребностью даже и для такихъ людей, которые и не рождены быть безчестными. Знаю, что уже почти невозможно многимъ идти противу всеобщаго теченія. Но я теперь долженъ, какъ въ рѣшительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякій гражданинъ несетъ все и жертвуетъ всѣмъ, – я долженъ сдѣлать кличъ, хотя къ тѣмъ, у которыхъ еще есть въ груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово благородство. Что тутъ говорить о томъ, кто болѣе изъ

насъ виноватъ! Я, можетъ быть, больше всъхъ виноватъ; я, можетъ быть, слишкомъ сурово васъ принялъ вначалъ; можетъ быть, излишней подозрительностью я оттолкнуль изъ васъ тѣхъ, которые искренно хотъли мнъ быть полезными, хотя и я, съ своей стороны, могъ бы также сдълать..... Если они уже дъйствительно любили справедливость и добро своей земли, не слѣдовало бы имъ оскорбиться и надменностью моего обращенія, слѣдовало бы имъ подавить въ себѣ собственное честолюбіе и пожертвовать своею личностью. Не можетъ быть, чтобы я не замѣтилъ ихъ самоотверженія и высокой любви къ добру и не принялъ бы, наконецъ, отъ нихъ полезныхъ и умныхъ совътовъ. Все-таки скоръй подчиненному слъдуетъ примъняться къ нраву начальника, чѣмъ начальнику къ нраву подчиненнаго. Это законнъй, по крайней мъръ, и легче, потому что у подчиненныхъ одинъ начальникъ, а у начальника сотня подчиненныхъ. Но оставимъ теперь въ сторонъ, кто кого больше виноватъ. Дъло въ томъ, что пришло намъ спасать нашу землю; что гибнетъ уже земля наша не отъ нашествія двадцати иноплеменныхъ языковъ, а отъ насъ самихъ; что уже, мимо законнаго управленія, образовалось другое правленіе, гораздо сильнъйшее всякаго законнаго. Установились свои условія, все оцѣнено, и цѣны даже приведены во всеобщую извѣстность. И никакой правитель, хотя бы онъ былъ мудрѣе всѣхъ законодателей и правителей, не въ силахъ поправить зла, какъ ни ограничивай онъ въ дѣйствіяхъ дурныхъ чиновниковъ приставленьемъ въ надзиратели другихъ чиновниковъ. Все будетъ безуспъщно, покуда не почувствовалъ изъ насъ всякъ, что онъ такъ же, какъ въ эпоху возстанія народовъ вооружался противъ....., такъ долженъ возстать противъ неправды. Какъ русскій, какъ связанный Съ вами единокровнымъ родствомъ, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь къ вамъ. Я обращаюсь къ тъмъ изъ васъ, кто имфетъ понятіе какое-нибудь о томъ, что такое благородство мыслей. Я приглащаю вспомнить долгъ, который на всякомъ мѣстѣ предстоитъ человѣку. Я приглашаю разсмотрѣть ближе свой долгъ и обязанность земной своей должности, потому что это уже намъ всѣмъ темно представляется, и мы едва...."



## ПОХОЖДЕНІЯ ЧИЧИКОВА или МЕРТВЫЯ ДУШИ.

Томъ II.

(ОДНЯ ИЗЪ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХЪ РЕДАКЦІЙ).



## ГЛАВА І.

Зачѣмъ же выставлять напоказъ бѣдность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства? Что жъ дѣлать, если такого свойства сочинитель, и такъ уже заболѣлъ онъ самъ своимъ несовершенствомъ, и такъ уже устроенъ талантъ его, чтобы изображать ему бѣдность нашей жизни, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства! И вотъ опять попали мы въ глушь, опять наткнулись на закоулокъ. Зато какая глушь и какой закоулокъ!

На тысячу слишкомъ верстъ неслись, извиваясь, горныя возвышенія. Точно какъ бы исполинскій валъ какой-то безконечной крѣпости, возвышались они надъ равнинами то желтоватымъ отломомъ, въ видѣ стѣнъ, съ промоинами и рытвинами, то зеленой кругловидной выпуклостію, покрытой, какъ мерлушками, молодымъ кустарникомъ, подымавшимся отъ срубленныхъ деревъ, то, наконецъ, темнымъ лѣсомъ, еще уцѣлѣвшимъ отъ топора. Рѣка, вѣрная своимъ высокимъ берегамъ, давала вмѣстѣ съ ними углы и колѣна по всему пространству; но иногда уходила отъ нихъ прочь, въ луга, затѣмъ, чтобы, извившись тамъ въ нѣсколько извивовъ, блеснуть, какъ огонь, передъ солнцемъ, скрыться въ рощи березъ, осинъ и ольхъ и выбѣжать оттуда въ торжествѣ, въ сопровожденьи мостовъ, мельницъ и плотинъ, какъ бы гонявшихся за нею на всякомъ поворотѣ.

Въ одномъ мѣстѣ крутой бокъ возвышеній воздымался выше прочихъ и весь отъ низу до верху убирался въ зелень столпившихся густо деревъ. Тутъ было все вмѣстѣ: и кленъ, и груша, и низкорослый ракитникъ, и чилига, и березка, и ель, и рябина, опутанная хмелемъ; тутъ... мелькали красныя крышки господскихъ строеній, коньки и гребни сзади скрывшихся избъ и верхняя надстройка господскаго дома, а надъ всей этой кучей деревъ и крышъ старинная церковь возносила своихъ пять играющихъ верхушекъ. На всѣхъ ихъ были золотые прорѣзные кресты, золотыми прорѣзными цѣпями прикрѣпленные къ куполамъ, такъ что издали сверкало какъ бы на воздухѣ ни къ

чему не прикрѣпленное, висѣвшее золото. И вся эта куча деревъ, крышъ, вмѣстѣ съ церковью, опрокинувшись верхушками внизъ, отдавалась въ рѣкѣ, гдѣ картинно-безобразныя старыя ивы, однѣ, стоя у береговъ, другія совсѣмъ въ водѣ, опустивши туда и вѣтви, и листья, точно какъ бы разсматривали это изображенье, которымъ не могли налюбоваться во все продолженіе своей многолѣтней жизни.

Видъ былъ очень недуренъ, но видъ сверху внизъ, съ надстройки дома на равнины и отдаленья, былъ еще лучше. Равнодушно не могъ выстоять на балконъ никакой гость и посттитель: у него захватывало въ груди, и онъ могъ только произнесть: "Господи, какъ здѣсь просторно!" Пространства открывались безъ конца. За лугами, усѣянными рощами и водяными мельницами, зеленъли и синъли густые лъса, какъ моря или туманъ, далеко разливавшійся. За лѣсами, сквозь мглистый воздухъ, желтъпи пески. За песками лежали гребнемъ на отдаленномъ небосклонъ мъловыя горы, блиставшія ослъпительной бѣлизной даже и въ ненастное время, какъ бы освѣщало ихъ вѣчное солнце. Кое-гдѣ дымились по нимъ легкія туманно-сизыя пятна. Это были отдаленныя деревни; но ихъ уже не могъ разсмотрѣть человѣческій глазъ, — только вспыхивавшая, подобно искрѣ, золотая церковная маковка давала знать, что это было людное, большое селенье. Все это облечено было въ тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшіе до слуха отголоски воздушныхъ пъвцовъ, наполнявшихъ воздухъ. Словомъ, не могъ равнодушно выстоять на балконъ никакой гость и посттитель, и послт какого-нибудь двухчасового созерцанія издавалъ онъ то же самое восклицаніе, какъ и въ первую минуту: "Силы небесъ, какъ здѣсь просторно!"

Кто жъ былъ жилецъ этой деревни, къ которой, какъ къ неприступной крѣпости, нельзя было подъѣхать отсюда, а нужно было подъѣзжать съ другой стороны—полями, хлѣбами и, наконецъ, рѣдкой дубровой, раскинутой картинно по зелени, вплоть до самыхъ избъ и господскаго дома,—кто былъ жилецъ, господинъ и владѣтель этой деревни? Какому счастливцу принадле-

жалъ этотъ закоулокъ?

А помѣщику Тремалаханскаго уѣзда Андрею Ивановичу Тѣнтѣтникову, молодому, тридцатитрехлѣтнему господину, коллежскому секретарю, неженатому, холостому человѣку

Что же за человѣкъ такой, какого нрава, какихъ свойствъ и какого характера былъ помѣщикъ Андрей Ивановичъ Тѣнтѣтниковъ?

Разумѣется, слѣдуетъ разспросить у сосѣдей. Сосѣдъ, принадлежавшій къ фамиліи отставныхъ штабъ-офицеровъ, бранде-

ровъ, выражался о немъ лаконическимъ выраженьемъ: "Естественнѣйшій скотина!" Генералъ, проживавшій въ десяти верстахъ, говорилъ: "Молодой человѣкъ не глупый, но много забралъ себѣ въ голову. Я бы могъ быть ему полезнымъ, потому что у меня и въ Петербургѣ, и даже при..." Генералъ рѣчи не оканчивалъ. Капитанъ-исправникъ замѣчалъ: "Да вѣдь чинишка на немъ—дрянь; а вотъ я завтра же къ нему за недоимкой!" Мужикъ его деревни на вопросъ о томъ, какой у нихъ баринъ, ничего не отвѣчалъ. Словомъ, общественное мнѣнье о немъ было скорѣй неблагопріятное, чѣмъ благопріятное.

А, между тѣмъ, въ существѣ своемъ Андрей Ивановичъ былъ не то доброе, не то дурное существо, а просто—коптитель неба. Такъ какъ уже не мало есть на бѣломъ свѣтѣ людей, коптящихъ небо, то почему жъ и Тѣнтѣтникову не коптить его? Впрочемъ, вотъ, въ немногихъ словахъ, весь журналъ его дня, и пусть изъ него судитъ читатель самъ, какой у него

былъ характеръ.

Поутру просыпался онъ очень поздно и, приподнявшись, долго еще сидълъ на своей кровати, протирая глаза. Глаза же, какъ на бъду, были довольно маленькіе, и потому протиранье ихъ производилось необыкновенно долго. Во все это время у дверей стоялъ человъкъ Михайло, съ рукомойникомъ и полотенцемъ. Стоялъ этотъ бъдный Михайло часъ, другой, отправлялся потомъ на кухню, потомъ вновь приходилъ, баринъ все еще протиралъ глаза и сидълъ на кровати. Наконецъ, подымался онъ съ постели, умывался, надъвалъ халатъ и выходилъ въ гостиную затъмъ, чтобы пить чай, кофей, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлъба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы безсовъстно. Два часа просиживалъ онъ за чаемъ; этого мало: онъ бралъ еще холодную чашку и съ ней подвигался къ окну, обращенному на дворъ. У окна же происходила всякій день слъдующая сцена.

Прежде всего ревълъ небритый буфетчикъ Григорій, относившійся къ Перфильевнъ, ключницъ, въ сихъ выраженіяхъ:

"Душонка ты мелкопомѣстная! ничтожность этакая! Тебѣ бы, гнусной бабѣ, молчать да и только".

"Ужъ тебя-то не послушаюсь, ненасытное горло!" выкрикивала ничтожность, или Перфильевна.

"Да вѣдь съ тобой никто не уживется: вѣдь ты и съ приказчикомъ сцѣпишься, мелочь ты анбарная! "ревѣлъ Григорій.

"Да и приказчикъ—воръ такой же, какъ и ты!" выкрикивала ничтожность, такъ что было на деревнъ слышно. "Вы оба піющіе, губители господскаго, бездонныя бочки! Ты думаешь, баринъ не знаетъ васъ? Въдь онъ здъсь, въдь онъ все слышитъ!" "Гдѣ баринъ?"

"Да вотъ онъ сидитъ у окна; онъ все видитъ". И, точно, баринъ сидълъ у окна и все видълъ.

Къ довершенію этого, кричалъ кричмя дворовый ребятишка, получившій отъ матери затрещину; визжалъ борзой кобель, присѣвъ задомъ къ землѣ, по поводу горячаго кипятка, которымъ обкатилъ его, выглянувши изъ кухни, поваръ; словомъ, все голосило и верещало невыносимо. Баринъ все видѣлъ и слышалъ, и только тогда, когда это дѣлалось до такой степени невыносимо, что даже мѣшало барину ничѣмъ не заниматься, высы-

палъ онъ сказать, чтобы шумъли потише.

За пва часа по объда Андрей Ивановичъ уходилъ къ себъ въ кабинетъ, затъмъ, чтобы заняться сурьезно, и дъйствительно, занятіе было, точно, сурьезное. Оно состояло въ обдумываніи сочиненія, которое уже издавна и постоянно обдумывалось. Сочиненіе это долженствовало обнять всю Россію со всѣхъ точекъ-съ гражданской, политической, религіозной, философической, разрѣшить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временемъ, и опредълить ясно ея великую будущность; словомъ, большого объема. Но покуда все оканчивалось однимъ обдумываніемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагѣ рисунки, и потомъ все это отодвигалось на сторону, бралась, намѣсто того, въ руки книга и уже не выпускалась до самаго объда. Книга эта читалась вмъстъ съ супомъ, соусомъ, жаркимъ и даже съ пирожнымъ, такъ что иныя блюда оттого стыли, а другія принимались вовсе нетронутыми. Потомъ слѣдовала прихлебка чашки кофію съ трубкой; потомъ игра въ шахматы съ самимъ собой. Что же дѣлалось потомъ до самаго ужина, право, уже сказать трудно. Кажется, просто, ничего не дълалось.

И этакъ проводилъ время одинъ-одинешенекъ въ цѣломъ мірѣ молодой тридцатитрехлѣтній человѣкъ, сидень-сиднемъ, въ халатѣ, безъ галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотѣлось даже подняться вверхъ,—взглянуть на отдаленности и виды, не хотѣлось растворять окна затѣмъ, чтобы забрать свѣжаго воздуха въ комнату; и прекрасный видъ деревни, которымъ не могъ равнодушно любоваться никакой посѣтитель,

точно не существовалъ для самого хозяина.

Изъ этого журнала читатель можетъ видѣть, что Андрей Ивановичъ Тѣнтѣтниковъ принадлежалъ къ семейству тѣхъ людей, которыхъ на Руси много, которымъ имена—увальни, лежебоки, байбаки и тому подобныя. Родятся ли уже сами собою такіе характеры, или создаются потомъ—это еще вопросъ. Я думаю, что лучше, вмѣсто отвѣта, разсказать исторію дѣтства и воспитанія Андрея Ивановича.

Въ дътствъ былъ онъ остроумный, талантливый мальчикъ, то живой, то задумчивый. Счастливымъ или несчастливымъ случаемъ попалъ онъ въ такое училище, гдф былъ директоромъ человъкъ, въ своемъ родъ необыкновенный, несмотря на нъкоторыя причуды. Александръ Петровичъ имълъ даръ слышать природу русскаго человъка и зналъ языкъ, которымъ нужно говорить съ нимъ. Никто изъ дътей не уходилъ отъ него съ повиснувшимъ носомъ; напротивъ, даже послъ строжайшаго выговора чувствовалъ онъ какую-то бодрость и желанье загладить сдѣланную пакость и проступокъ. Толпа воспитанниковъ его была съ виду такъ шаловлива, развязна и жива, что можно было принять ее за необузданную вольницу; но онъ обманулся бы: власть одного слишкомъ была сильна въ этой вольницъ. Не было проказника и шалуна, который бы не пришелъ къ нему самъ и не разсказалъ всего, что ни напроказилъ. Малъйшее движенье ихъ помышленій было ему извѣстно. Во всемъ поступалъ онъ необыкновенно. Онъ говорилъ, что прежде всего слѣдуетъ пробудить въ человъкъ честолюбіе, — честолюбье называлъ онъ силою, толкающею впередъ человѣка, безъ котораго не подвигнешь его на дъятельность. Многихъ ръзвостей и шалостей онъ не удерживалъ вовсе: въ первоначальныхъ развостяхъ видълъ онъ начало развитія свойствъ душевныхъ. Онъ были ему нужны затъмъ, чтобы видъть, что такое именно таится въ ребенкъ. Такъ умный врачъ глядитъ спокойно на появляющиеся временные припадки и сыпи, показывающіяся на тѣлѣ, не истребляетъ ихъ, но всматривается внимательно, дабы узнать достовърно, что заключено внутри человъка.

Учителей у него было немного: большую часть наукъ читалъ онъ самъ, и надо сказать правду, что, безъ всякихъ педантскихъ терминовъ, огромныхъ воззрѣній и взглядовъ, которыми любятъ пощеголять молодые профессора, онъ умѣлъ въ немногихъ словахъ передать самую душу науки, такъ что и малолѣтнему было очевидно, на что именно ему нужна наука. Онъ утверждалъ, что всего нужнѣе человѣку наука жизни, что, узнавъ ее, онъ узнаетъ тогда самъ, чѣмъ онъ долженъ заняться пре-

имущественнѣе.

Эту-то науку жизни сдѣлалъ онъ предметомъ отдѣльнаго курса воспитанія, въ который поступали только одни самые отличные. Малоспособныхъ выпускалъ онъ на службу изъ перваго класса, утверждая, что ихъ не нужно много мучить: довольно съ нихъ, если пріучились быть терпѣливыми, работящими исполнителями, не пріобрѣтая заносчивости и всякихъ видовъ вдаль. "Но съ умниками, но съ даровитыми мнѣ нужно долго повозиться", обыкновенно говорилъ онъ. И становился въ этомъ

курсъ совершенно другой Александръ Петровичъ и съ первыхъ же разъ возвѣщалъ, что доселѣ онъ требовалъ отъ нихъ простого ума, теперь потребуетъ ума высшаго, - не того ума, который умфетъ подтрунить надъ дуракомъ и посмфяться, но умъющаго вынесть всякое оскорбленіе, спустить дураку, не раздражиться. Здѣсь-то сталъ онъ требовать того, что другіе тре бують отъ дътей. Это-то называль онъ высшей степенью ума. Сохранить посреди какихъ бы то ни было огорченій высокій покой, въ которомъ въчно долженъ пребывать человъкъ, вотъ что называлъ онъ умомъ. Въ этомъ-то курсъ Александръ Петровичъ показалъ, что знаетъ точно науку жизни. Изъ наукъ были избраны только тъ, которыя способны образовать изъ человѣка гражданина земли своей. Большая часть лекцій состояла въ разсказахъ о томъ, что ожидаетъ впереди человѣка на всѣхъ поприщахъ и ступеняхъ государственной службы и частныхъ занятій. Всѣ огорченья и преграды, какія только воздвигаются человъку на пути его, всъ искушенья и соблазны, ему предстоящіе, собиралъ онъ предъ нимъ во всей наготъ, не скрывая ничего. Все было ему извъстно, точно какъ бы перебылъ онъ самъ во всъхъ званьяхъ и должностяхъ. Словомъ, чертилъ онъ предъ ними вовсе не радужную будущность. Странное дъло! оттого ли, что честолюбіе уже такъ сильно было въ нихъ возбуждено; оттого ли, что уже въ самыхъ глазахъ необыкновеннаго наставника было что-то говорящее юношѣ впередъ!--это чудное словцо, производящее такія чудеса надъ русскимъ человъкомъ, -- то ли, другое ли, но юноша съ самаго начала искалъ только трудностей, алча дъйствовать только тамъ, гдъ трудно, гдъ нужно было показать большую силу души. Было что-то трезвое въ ихъ жизни. Александръ Петровичъ дѣлалъ съ ними всякіе опыты и пробы, наносилъ имъ то самъ чувствительныя оскорбленія, то посредствомъ ихъ же товарищей; но, проникнувши это, они становились еще осторожнъй. Изъ этого курса вышло немного, но эти немногіе были крыпыши, были обкуренные порохомъ люди. Въ службъ они удержались на самыхъ шаткихъ мъстахъ, тогда какъ многіе, гораздо ихъ умнъйшіе, не вытерпъвъ, бросили службу изъ-за мелочныхъ личныхъ непріятностей, бросили вовсе, или же, не вѣдая ничего, очутились въ рукахъ взяточниковъ и плутовъ. Но воспитанные Александромъ Петровичемъ не только не пошатнулись, но, умудренные познаньемъ человъка и души, возымъли высокое нравственное вліяніе даже на взяточниковъ и дурныхъ людей.

Но этого ученья не удалось попробовать бѣдному Андрею Ивановичу. Только что онъ былъ удостоенъ перевода въ этотъ высшій курсъ, какъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ,—вдругъ не-

счастіе: необыкновенный наставникъ, котораго одно одобрительное слово уже бросало его въ сладкій трепетъ, скоропостижно заболѣлъ и умеръ. Все перемѣнилось въ училищѣ. На мѣсто Александра Петровича поступилъ какой-то Оедоръ Ивановичъ, человъкъ добрый и старательный, но совершенно другого взгляда на вещи. Въ свободной развязности дѣтей перваго курса почудилось ему что-то необузданное. Началъ онъ заводить между ними какіе-то внъшніе порядки, требовалъ, чтобы молодой народъ пребывалъ въ какой то безмолвной тишинъ, чтобы ни въ какомъ случав иначе всв не ходили, какъ попарно; началъ даже самъ аршиномъ размѣрять разстоянье отъ пары до пары. За столомъ, для лучшаго вида, разсадилъ всъхъ по росту, а не по уму, такъ что осламъ доставались лучшіе куски, умнымъоглодки. Все это произвело ропотъ, особенно, когда новый начальникъ, точно какъ наперекоръ своему предмѣстнику, объявилъ, что для него умъ и хорошіе успъхи въ наукахъ ничего не значатъ, что онъ смотритъ только на поведенье, что если человъкъ и плохо учится, но хорошо ведетъ себя, онъ предпочтетъ его умнику. Но именно того-то и не получилъ Өедоръ Ивановичъ, чего добивался. Завелись шалости потаенныя, которыя, какъ извѣстно, хуже открытыхъ: все было въ струнку днемъ, а по ночамъ-кутежи.

Въ большомъ курст онъ тоже все переворотилъ вверхъ дномъ. Съ самыми благими намтреніями завелъ онъ всякія нововведенія—и все невпопадъ. Выписалъ новыхъ преподавателей, съ новыми взглядами и новыми точками воззртній. Читали они учено, забросали слушателей множествомъ новыхъ терминовъ и словъ; была и ученость, и слтдованье за новыми открытіями, но—увы!—не было только жизни въ самой наукть. Мертвечиной стало все это казаться въ глазахъ уже начинавшихъ понимать слушателей. Все пошло навыворотъ. Но хуже всего было то, что потерялось уваженье къ начальству и власти: стали насмтаться и надъ наставниками, и надъ преподавателями, директора стали называть Федькой, булкой и другими разными именами; завелись такія дта, что нужно было многихъ выключить и выгнать.

Андрей Ивановичъ былъ нрава тихаго. Онъ не участвовалъ въ ночныхъ оргіяхъ съ товарищами, которые, несмотря на строжайшій присмотръ, завели на сторонѣ любовницу,—одну на восемь человѣкъ,—ни даже въ другихъ шалостяхъ, доходившихъ до кощунства и насмѣшекъ надъ самою религіей изъ-за того только, что директоръ требовалъ частаго хожденья въ церковь. Но онъ повѣсилъ носъ. Честолюбіе было возбуждено въ немъ сильно, а дѣятельности и поприща ему не было. Лучше бъ было

и не возбуждать его! Онъ слушалъ горячившихся на каеедрѣ профессоровъ и вспоминалъ прежняго наставника, который, не горячась, умѣлъ говорить понятно. Онъ слушалъ и химію, и философію правъ, и профессорскія углубленія во всѣ тонкости политическихъ наукъ, и всеобщую исторію человѣчества въ такомъ огромномъ видѣ, что профессоръ въ три года успѣлъ только прочесть введеніе да развитіе общинъ какихъ-то нѣмецкихъ городовъ; но все это оставалось въ головѣ его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму, онъ чувствовалъ только, что не такъ должно преподаваться, а какъ—не зналъ. И вспоминалъ онъ часто объ Александрѣ Петровичѣ, и ему бывало такъ грустно, что не зналъ онъ, куда дѣться отъ тоски.

Но у молодости есть будущее. По мъръ того, какъ приближалось время къ выпуску, сердце у него билось. Онъ говорилъ себь: "Въдь это еще не жизнь; это только приготовленье къ жизни: настоящая жизнь на службъ; тамъ подвиги". И, по обычаю всъхъ честолюбцевъ, понесся онъ въ Петербургъ, куда, какъ извъстно, стремится ото всъхъ сторонъ Россіи наша пылкая молодежь—служить, блистать, выслуживаться, или же, просто, схватывать вершки безцватнаго, холоднаго, какъ ледъ, общественнаго обманчиваго образованья. Честолюбивое стремленіе Андрея Ивановича осадилъ, однако же, съ самаго начала его дядя, дъйствительный статскій совътникъ Онуфрій Ивановичъ. Онъ объявилъ, что главное дъло-въ хорошемъ почеркъ, а не въ чемъ-либо другомъ, что безъ этого не попадещь ни въ министры, ни въ государственные люди; а Тънтътниковъ писалъ тѣмъ самымъ письмомъ, о которомъ говорятъ: "Писала сорока лапой, а не человъкъ". Съ большимъ трудомъ и съ помощью дядиныхъ протекцій, проведя два мъсяца въ каллиграфическихъ урокахъ, досталъ онъ, наконецъ, мѣсто списывателя бумагъ въ какомъ-то департаментъ. Когда взошелъ онъ въ свътлый залъ, гдѣ за письменными лакированными столами сидѣли пишущіе господа, шумя перьями и наклоня голову на-бокъ, и когда посадили его самого, предложа ему тутъ же переписать какую-то бумагу, - необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, какъ бы онъ очутился въ какой-то малолѣтней школѣ, затѣмъ, чтобы сызнова учиться азбукѣ. Сидѣвшіе вокругъ его господа показались ему такъ похожими на учениковъ! Иные изъ нихъ читали романъ, засунувъ его въ большіе листы разбираемаго діла, какъ бы занимались они самымъ дѣломъ, и въ то же время вздрагивая при всякомъ появленьи начальника. Ему вдругъ представилось, какъ невозвратно-потерянный рай, школьное время его: такъ высокими сдълались вдругъ занятья ученьемъ передъ этимъ мелкимъ письменнымъ занятьемъ! Какъ это учебное приготовленье къ службѣ казалось ему теперь выше самой службы! И вдругъ предсталъ въ его мысляхъ, какъ живой, его ни съ кѣмъ несравненный, чудесный воспитатель, никѣмъ незамѣнимый Александръ Петровичъ, и въ три ручья потекли вдругъ слезы изъ глазъ его, закружилась комната, потемнѣли столы, перемѣшались чиновники, и чуть не упалъ онъ отъ мгновеннаго потемнѣнья. "Нѣтъ", сказалъ онъ въ себѣ, очнувшись: "примусь за дѣло, какъ бы оно ни казалось вначалѣ мелкимъ!" Скрѣпясь духомъ и серд-

цемъ, рѣшился онъ служить по примѣру прочихъ.

Гдѣ не бываетъ наслажденій? Живутъ они и въ Петербургѣ, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещитъ по улицамъ сердитый тридцатиградусный морозъ, визжитъ отчаяннымъ бѣсомъ вѣдьма-вьюга, нахлобучивая на голову воротники шубъ и шинелей, пудря усы людей и морды скотовъ; но привѣтливо свѣтитъ вверху окошко гдѣ-нибудь, даже и въ четвертомъ этажѣ; въ уютной комнатѣ, при скромныхъ стеариновыхъ свѣчкахъ, подъ шумокъ самовара, ведется согрѣвающій и сердце, и душу разговоръ, читается вдохновенная, свѣтлая страница поэта, какими наградилъ Богъ свою Россію, и такъ возвышеннопылко трепещетъ молодое сердце юноши, какъ не случается нигдѣ въ другихъ земляхъ и подъ полуденнымъ роскошнымъ небомъ.

Скоро Тѣнтѣтниковъ свыкнулся съ службою, но только она сдълалась у него не первымъ дъломъ и цълью, какъ онъ попагалъ было вначалъ, но чъмъ-то вторымъ. Она служила ему лучшимъ распредъленьемъ времени, заставивъ его болъе дорожить остававшимися минутами. Дядя, дъйствительный статскій совътникъ, начиналъ было думать, что въ племянникъ будетъ прокъ, какъ вдругъ племянникъ подгадилъ. Надобно сказать, что въ числѣ друзей Андрея Ивановича попалось два человѣка, которые были то, что называется, огорченные люди. Это были тѣ безпокойно-странные характеры, которые не могутъ переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется въ ихъ глазахъ несправедливостью. Добрые по началу, но безпорядочные сами въ своихъ дъйствіяхъ, они исполнены нетерпимости къ другимъ. Пылкая рѣчь ихъ и благородный образъ негодованья подъйствовали на него сильно. Разбудивши въ немъ нервы и духъ раздражительности, они заставили замѣчать всѣ тѣ мелочи, на которыя онъ прежде и не думалъ обращать вниманіе. Өедоръ Николаичъ 1) Лѣницынъ, начальникъ того отдъленія, въ которомъ онъ числился, человъкъ наипріятнъйшей наружности, вдругъ ему не понравился. Онъ сталъ отыскивать въ немъ бездну недостатковъ и возне-

<sup>1)</sup> Дальше Өедоръ Өедоровичъ.

навидълъ его за то, будто бы онъ выражалъ въ лицъ своемъ черезчуръ много сахару, когда говорилъ съ высшимъ, и тутъ же, оборотившись къ низшему, становился весь уксусъ. "Я бы ему простилъ", говорилъ Тънтътниковъ: "если бы эта перемъна происходила не такъ скоро въ его лицѣ; но какъ тутъ же, при моихъ глазахъ, и сахаръ, и уксусъ въ одно и то же время!" Съ этихъ поръ онъ сталъ замѣчать всякій шагъ. Ему казалось, что и важничалъ Өедоръ Өедоровичъ уже черезчуръ, что имълъ даже всъ замашки мелкихъ начальниковъ, бралъ на замъчанье тъхъ, которые не являлись къ нему съ поздравленьемъ въ праздники, даже мстилъ всъмъ тъмъ, которыхъ имена не находились у швейцара на листѣ, и множество разныхъ тѣхъ грѣшныхъ принадлежностей, безъ которыхъ не обходится ни добрый, ни злой человъкъ. Онъ чувствовалъ къ нему отвращенье нервическое. Какой-то злой духъ толкалъ его сдѣлать что-нибудь непріятное Өедору Өедоровичу. Онъ наискивался на это съ какимъ-то особымъ наслажденіемъ, и въ томъ успѣлъ. Разъ поговорилъ онъ съ нимъ до такой степени крупно, что ему объявлено было отъ начальства-или просить извиненія, или выходить въ отставку. Онъ подалъ въ отставку. Дядя, дъйствительный статскій совѣтникъ, пріѣхалъ къ нему перепуганный и умоляющій.

"Ради самого Христа, помилуй, Андрей Ивановичъ! Что это ты дълаешь? Оставлять такъ выгодно начатый карьеръ изъ-за того только, что попался начальникъ не того!.. Что жъ это? Въдь если на это глядъть, тогда и въ службъ никто бы не остался. Образумься, образумься... еще есть время. Отринь

гордость, самолюбье, поъзжай и объяснись съ нимъ!"

"Не въ томъ дѣло, дядюшка, " сказалъ племянникъ. — "Мнѣ не трудно попросить у него извиненья, тѣмъ болѣе, что я, точно, виноватъ: онъ мнѣ начальникъ, и мнѣ ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало такъ говорить съ нимъ. Но дѣло вотъ въ чемъ: вы позабыли, что у меня есть другая служба: у меня триста душъ крестьянъ, имѣнье въ разстройствѣ, а управляющій дуракъ. Государству утраты немного, если вмѣсто меня сядетъ въ канцелярію другой переписывать бумагу, но большая утрата, если триста человѣкъ не заплатятъ податей. Я помѣщикъ: званье это также не бездѣльно. Если я позабочусь о сохраненьи, сбереженьи и улучшеньи ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю государству триста трезвыхъ, работящихъ подданныхъ, —чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника отдѣленія Лѣницына?"

Дѣйствительный статскій совѣтникъ остался съ открытымъ ртомъ отъ изумленья: такого потока словъ онъ не ожидалъ. Немного подумавши, началъ онъ было въ такомъ родѣ:

"Но все же таки... но какъ же таки?.. какъ же запропастить себя въ деревнѣ? Какое же общество можетъ быть между мужичьемъ? Здѣсь все-таки на улицѣ пройдетъ мимо тебя генералъ или князь. Захочешь—и самъ пройдешь мимо какихънибудь публичныхъ красивыхъ зданій, на Неву пойдешь взглянуть; а вѣдь тамъ, что ни попадется,—все это или мужикъ, или баба. За что жъ себя осудить на невѣжество на всю жизнь свою?"

Такъ говорилъ дядя, дъйствительный статскій совътникъ.

Самъ же онъ во всю жизнь свою не ходилъ по другой улицѣ, кромѣ той, которая вела къ мѣсту его службы, гдѣ не было никакихъ публичныхъ красивыхъ зданій; не замѣчалъ никого изъ встрѣчныхъ, былъ ли онъ генералъ, или князь; не въдалъ никакихъ прихотей, какія дразнятъ въ столицахъ людей, падкихъ на невоздержанье, и даже отъ роду не былъ въ театрѣ. Все это онъ говорилъ единственно затѣмъ, чтобы затеребить честолюбіе и подъйствовать на воображенье молодого человѣка. Въ этомъ, однако же, не успълъ: Тънтътниковъ стоялъ на сво-



Онуфрій Ивановичъ. Рис. П. Боклевскаго.

емъ упрямо. Департаменты и столица стали ему надоѣдать. Деревня начинала представляться какимъ-то привольнымъ пріютомъ; воспоительницею думъ и помышленій, единственнымъ поприщемъ полезной дѣятельности. Черезъ недѣли двѣ послѣ этого разговора былъ онъ уже вблизи тѣхъ мѣстъ, гдѣ протекло его дѣтство.

Какъ стало все припоминаться, какъ забилось его сердце, когда почувствовалъ, что онъ уже вблизи отцовской деревни! Онъ уже многія мѣста позабылъ вовсе и смотрѣлъ любопытно, какъ новичокъ, на прекрасные виды. Когда дорога понеслась

узкимъ оврагомъ въ чащу огромнаго заглохнувшаго лѣса, и онъ увидълъ вверху, внизу, надъ собой и подъ собой, трехсотлътніе дубы, тремъ человѣкамъ въ обхватъ, вперемежку съ пихтой. вязомъ и осокоромъ, перераставшимъ вершину тополя, и когда на вопросъ: "чей лѣсъ?" ему сказали: "Тѣнтѣтникова"; когда, выбравшись изъ лѣса, понеслась дорога лугами, мимо осиновыхъ рощъ, молодыхъ и старыхъ ивъ и лозъ, въ виду тянувшихся вдали возвышеній, и перелетьла мостами въ разныхъ мъстахъ одну и ту же ръку, оставляя ее то вправо, то влъвс отъ себя, и когда на вопросъ: "чьи луга и поемныя мѣста?" отвъчали: "Тънтътникова"; когда поднялась потомъ дорога на гору и пошла по ровной возвышенности — съ одной стороны мимо неснятыхъ хлѣбовъ, пшеницы, ржи и ячменя, съ другой же стороны мимо всъхъ прежде проъханныхъ имъ мъстъ, которыя всв вдругъ и разомъ показались въ картинномъ отдаленіи, и когда, постепенно темнъя, входила и вошла потомъ дорога подъ тънь широкихъ развилистыхъ деревъ, размъстившихся вразсыпку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали кирченныя избы мужиковъ и крытыя красными крышами господскія строенія; когда пылко забившееся сердце и безъ вопроса знало, куды пріъхало, — ощущенья и мысли, непрестанно накоплявшіяся, исторгнулись, наконецъ, почти такими словами: "Ну, не дуракъ ли я былъ досель? Судьба назначила мнѣ быть обладателемъ земного рая, принцемъ, а я закабалилъ себя въ канцелярію писцомъ! Учившись, воспитавшись, просвѣтившись, сдълавши порядочный запасъ тъхъ именно свъдъній, какія требуются для управленія людьми, улучшенія цізлой области, для исполненія многообразныхъ обязанностей помъщика, являющагося и судьей, и распорядителемъ, и блюстителемъ порядка, ввърить это мъсто невъжъ-управителю! И выбрать вмъсто этого что же? - переписыванье бумагъ, что можетъ несравненно лучше производить ничему не учившійся кантонистъ!" И еще разъ далъ себъ названіе дурака Андрей Ивановичъ Тѣнтѣтниковъ.

А между тѣмъ его ожидало другое зрѣлище. Узнавши о пріѣздѣ барина, населенье всей деревни собралося къ крыльцу. Пестрые платки, повязки, повойники, зипуны, бороды всѣхъ сортовъ: заступомъ, лопатой и клиномъ, рыжія, русыя и бѣлыя, какъ серебро, покрыли всю площадь. Мужики загремѣли:

"Кормилецъ, дождались мы тебя!"

Бабы заголосили:

"Золото, серебро ты сердечное!"

Стоявшіе подалѣ даже подрались отъ усердія продраться. Дряблая старушонка, похожая на сушеную грушу, прошмыгнула

промежъ ногъ другихъ, подступила къ нему, всплеснула руками и взвизгнула:

"Соплюнчикъ ты нашъ! да какой же ты жиденькій! изморила тебя окаянная нъмчура!"

"Пошла ты, баба!" закричали ей тутъ же бороды заступомъ, попатой и клиномъ: "ишь куда полъзла, корявая!"

Кто-то приворотилъ къ этому такое словцо, отъ котораго одинъ только русскій мужикъ могъ не засмѣяться. Баринъ не

выдержалъ и разсмъялся, но тъмъ не менъе онъ тронутъ былъ глубоко въ душъ своей. "Столько любви! и за что?" думалъ онъ въ себъ. "За то, что я никогда не видалъ ихъ, никогда не занимался ими! Отнынъ же даю слово раздѣлить съ вами труды и занятья ваши! Употреблю все, чтобы помочь вамъ сдѣлаться тъмъ, чъмъ вы должны быть, чѣмъ вамъ назначила быть ваша добрая, внутри васъ же самихъ заключенная природа ваша,--чтобы не даромъ была любовь ваша ко мнѣ, чтобы я, точно, былъ кормилецъ вашъ!"



Прикащикъ Тънтътникова. Рис. П. Боклевскаго.

И дъйствительно,
Тънтътниковъ не шутя принялся хозяйничать и распоряжаться. Онъ увидълъ на мъстъ, что приказчикъ былъ, точно, баба и дуракъ со всъми качествами дрянного приказчика, то-есть велъ аккуратно счетъ куръ и яицъ, пряжи и полотна, приносимыхъ бабами, но не зналъ ни бельмеса въ уборкъ хлъба и посъвахъ и, въ прибавленіе ко всему, подозръвалъ всъхъ мужиковъ въ покушеніи на жизнь свою. Дурака приказчика онъ выгналъ, на мъсто его выбралъ другого, бойкаго; оставилъ мелочи, обратилъ вниманье на главныя части, уменьшилъ барщину, убавилъ дни работы на себя, прибавилъ

времени мужикамъ работать на нихъ самихъ и думалъ, что теперь дѣла пойдутъ наиотличнѣйшимъ порядкомъ. Самъ сталъ входить во все, показываться на поляхъ, на гумнѣ, въ овинахъ, на мельницахъ, у пристани, при грузкѣ и сплавкѣ барокъ и плоскодоновъ.

"Да онъ, вишь ты, востроногій!" стали говорить мужики и даже почесывать въ затылкахъ, потому что отъ долговременнаго бабьяго управленія они вст изрядно поизлітнились. Но это продолжалось не долго. Русскій мужикъ смѣтливъ и уменъ: онъ понялъ скоро, что баринъ хоть и прытокъ, и есть въ немъ охота взяться за многое, но какъ именно, какимъ образомъ взяться, этого еще не смыслитъ, говоритъ какъ-то черезчуръ грамотно и затъйливо, мужику не въ долбежъ и не въ науку. Вышло то. что баринъ и мужикъ какъ-то не то, чтобы совершенно не поняли другъ друга, но, просто, не спълись вмъстъ, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тънтътниковъ сталъ замъчать, что на господской земль все выходило какъ-то хуже, чъмъ на мужичьей: съялось раньше, всходило позже. А работали, казалось, хорошо: онъ самъ присутствовалъ и приказалъ выдать даже по чапорухъ водки за усердные труды. У мужиковъ давно уже колосилась рожь, высыпался овесъ, кустилось просо, а у него едва начиналъ только идти хлѣбъ въ трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словомъ, сталъ замъчать баринъ, что мужикъ, просто, плутуетъ, несмотря на всѣ льготы. Попробовалъ было укорить, но получилъ такой отвътъ:

"Какъ можно, баринъ, чтобы мы о господской, то-есть, выгодъ не радъли? Сами изволили видъть, какъ старались, когда пахали и съяли: по чапорухъ водки приказали податъ".

Что было на это возражать?

"Да отчего жъ теперь вышло скверно?" допрашивалъ баринъ.

"Кто его знаетъ! Видно, червь подъѣлъ снизу! Да и лѣто, вишь ты, какое: совсѣмъ дождей не было".

Но баринъ видѣлъ, что у мужиковъ червь не подъѣдалъ снизу, да и дождь шелъ какъ-то странно, полосою: мужику угодилъ, а на барскую ниву хоть бы каплю выронилъ. Еще труднѣй ему было ладить съ бабами. То и дѣло отпрашивались онѣ отъ работъ, жалуясь на тягость барщины. Странное дѣло! Онъ уничтожилъ вовсе всякіе приносы холста, ягодъ, грибовъ и орѣховъ, наполовину сбавилъ съ нихъ другихъ работъ, думая, что бабы обратятъ это время на домашнее хозяйство, обошьютъ, одѣнутъ своихъ мужей, умножатъ огороды. Не тутъ - то было! Праздность, драка, сплетни и всякія ссоры завелись между прекраснымъ поломъ такія, что мужья то и дѣло приходили къ нему съ такими словами:

"Баринъ, уйми бъса - бабу! Точно чортъ какой! житья нътъ отъ ней!"

Нѣсколько разъ, скрѣпя свое сердце, хотѣлъ онъ приняться за строгость. Но какъ быть строгимъ? Баба приходила такой бабой, такъ развизгивалась, такая была хворая, больная, такихъ скверныхъ, гадкихъ наворачивала на себя тряпокъ! (Ужъ откуда она ихъ набирала, Богъ ее вѣсть.)

"Ступай, ступай себъ только съ глазъ моихъ подальше!"

говорилъ бѣдный Тѣнтътниковъ и вослъдъ затѣмъ имѣлъ удовольствіе видѣть, какъ баба тутъ же, вышедъ за ворота, схватывалась съ сосъдкой за какую-нибудь рѣпу и, несмотря на свою хворость, такъ отламывала ей бока, какъ не сумъетъ и здоровый мужикъ. Вздумалъ онъ было какую-то школу между ними завести, но отъ этого вышла такая чепуха, что онъ и голову повѣсилъ; --лучше было и не задумывать! Все это значительно охладило его рвенье и къ хозяйству, и къ разбирательному судейскому дѣлу, и вообще къ дѣятельности. При работахъ



Вишнепокромовъ. Рис. П. Боклевскаго.

онъ уже присутствовалъ почти безъ вниманья: мысли были далеко, глаза отыскивали посторонніе предметы. Во время покосовъ не глядѣлъ онъ на быстрое подыманье шестидесяти разомъ косъ и мѣрное паденье подъ ними, рядами, высокой травы; онъ глядѣлъ, вмѣсто того, на какой-нибудь въ сторонѣ извивъ рѣки, по берегамъ которой ходилъ красноносый, красноногій мартынъ—разумѣется, птица, а не человѣкъ; онъ глядѣлъ, какъ этотъ мартынъ, поймавъ рыбу, держалъ ее впоперекъ въ носу, раздумывая, глотать или не глотать, и глядя въ то же время пристально вздоль рѣки, гдѣ виденъ былъ другой мар-

тынъ, еще не поймавшій рыбы, но глядьвшій на мартына. уже поймавшаго рыбу. Во время уборки хлѣбовъ не глядѣлъ онъ на то, какъ складывали снопы копнами, крестами. а иногда и просто шишомъ; ему не было дѣла до того, лѣниво или шибко метали стога и клали клади. Зажмуря глаза и приподнявъ голову кверху, къ пространствамъ небеснымъ, предоставляль онь обонянью впивать запахь полей, а слуху-поражаться голосами воздушнаго пѣвучаго населенія, когда оно отовсюду, отъ небесъ и отъ земли, соединяется въ одинъ хоръ, не переча другъ другу: бъетъ перепелъ, дергаетъ въ травъ дергунъ, урчатъ и чиликаютъ перелетающія коноплянки, по невидимой воздушной лѣстницѣ сыплются трели жаворонковъ, и турлыканье журавлей, несущихся въ сторонѣ вереницею, -точный звонъ серебряныхъ трубъ, — слышится въ пустотъ звонко сотрясающейся пустыни воздушной. Вблизи ли производилась работа — онъ былъ вдали отъ нея; была ли она вдали — его глаза отыскивали, что было поближе. И былъ онъ похожъ на того разсѣяннаго ученика, который глядитъ въ книгу, но въ то же время видитъ и фигу, подставленную ему товарищемъ. Наконецъ, и совсѣмъ пересталъ онъ ходить на работы, бросилъ совершенно и судъ, и всякія расправы, засълъ въ комнаты и пересталъ принимать къ себъ даже съ докладами приказчика.

Временами изъ сосѣдей завернетъ къ нему, бывало, отставной гусаръ-поручикъ, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандеръ-полковникъ, мастеръ и охотникъ на разговоры обо всемъ. Но и это стало ему надоъдать. Разговоры ихъ начали ему казаться какъ-то поверхностными; живое, ловкое обращенье, потрепки по колѣну и прочія развязности начали ему казаться уже черезчуръ прямыми и открытыми. Онъ ръшился съ ними раззнакомиться и произвелъ это даже довольно ръзко. Именно, когда представитель всъхъ полковниковъ-брандеровъ, наипріятнѣйшій во всѣхъ поверхностныхъ разговорахъ обо всемъ, Варваръ Николаичъ Вишнепокромовъ, пріфхалъ къ нему затфмъ именно, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философіи, и литературы, и морали, и даже состоянья финансовъ въ Англіи, онъ выслалъ сказать, что его нѣтъ дома, и въ то же время имълъ неосторожность показаться передъ окошкомъ. Гость и хозяинъ встрътились взорами. Одинъ, разумѣется, проворчалъ сквозь зубы: "скотина!", другой послалъ ему тоже нъчто въ родъ свиньи. Такъ и кончилось знакомство. Съ тъхъ поръ не заъзжалъ къ нему никто. Уединенье полное водворилось въ домѣ. Хозяинъ залѣзъ въ халатъ безвыходно, предавши тъло бездъйствію, а мысль-обдумыванью большого сочиненья о Россіи. Какъ обдумывалось это сочиненіе, читатель

уже видѣлъ. День приходилъ и уходилъ однообразный и безцвѣтный. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минутъ, въ которыя какъ будто пробуждался онъ ото сна. Когда привозила почта газеты, новыя книги и журналы, и попадалось ему въ печати знакомое имя прежняго товарища, уже преуспѣвавшаго на видномъ поприщѣ государственной службы или приносившаго посильную дань наукамъ и образованью всемірному, тайная тихая грусть подступала ему подъ сердце, и скорбная, безмолвногрустная, тихая жалоба на бездѣйствіе свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. Съ необыкновенной силою воскресало предъ нимъ школьное минувшее время, и представалъ вдругъ, какъ живой, Александръ Петровичъ... Градомъ лились изъ глазъ его слезы, и рыданья продолжались почти весь день.

Что значили эти рыданья? Обнаруживала ли ими болъющая душа скорбную тайну своей бользни, что не успълъ образоваться и окрѣпнуть начинавшій въ немъ строиться высокій внутренній человъкъ; что, неиспытанный заранъ въ борьбъ съ неудачами, не достигнулъ онъ до высокаго состоянья возвышаться и кръпнуть отъ преградъ и препятствій; что, растопившись, подобно разогрътому металлу, богатый запасъ великихъ ощущеній не принялъ послъдней закалки, и теперь, безъ упругости, безсильна его воля; что слишкомъ для него рано умеръ необыкновенный наставникъ, и что нътъ теперь никого во всемъ свътъ, кто бы былъ въ силахъ воздвигнуть и поднять шатаемыя въчными колебаньями силы и лишенную упругости, немощную волю, --- кто бы крикнулъ живымъ, пробуждающимъ голосомъ, - крикнулъ душь пробуждающее слово: впередъ! — котораго жаждетъ повсюду, на всъхъ ступеняхъ стоящій, всъхъ сословій, званій и промысловъ, русскій человѣкъ?

Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской души нашей умѣлъ бы намъ сказать это всемогущее слово: впередъ? кто, зная всѣ силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, однимъ чародѣйнымъ мановеньемъ могъ бы устремить на высокую жизнь русскаго человѣка? Какими слезами, какой любовью заплатилъ бы ему! Но вѣки проходятъ за вѣками; полмилліона сидней, увальней и байбаковъ дремлетъ непробудно, и рѣдко рождается на Руси мужъ, умѣющій произносить его, это всемогущее слово.

Одно обстоятельство чуть было, однако же, не разбудило Тѣнтѣтникова и чуть было не произвело переворота въ его характерѣ. Случилось что-то въ родѣ любви, но и тутъ дѣло какъ-то свелось на ничего. Въ сосѣдствѣ, въ десяти верстахъ отъ его деревни, проживалъ генералъ, отзывавшійся, какъ мы

уже видъли, не совсъмъ благосклонно о Тънтътниковъ. Генералъ жилъ генераломъ, хлъбосольствовалъ, любилъ, чтобы сосъди пріъзжали изъявлять ему почтенье; самъ, разумъется, визитовъ не платилъ, говорилъ хрипло, читалъ книги и имѣлъ дочь, существо невиданное, странное, которую скоръй можно было почесть какимъ-то фантастическимъ видъніемъ, чъмъ женщиной. Иногда случается человъку во снъ увидъть что-то подобное, и съ тъхъ поръ онъ уже во всю жизнь свою грезитъ этимъ сновидъньемъ (дъйствительность для него пропадаетъ навсегда),-и онъ рѣшительно ни на что не годится. Имя ей было Улинька. Воспиталась она какъ-то странно. Ее воспитывала англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще въ дътствъ. Отцу было некогда. Впрочемъ, любя дочь до безумія, онъ могъ только избаловать ее. Необыкновенно трудно изобразить портретъ ея. Это было что-то живое, какъ сама жизнь. Она была миловиднъй, чъмъ красавица; лучше, чъмъ умъ; стройнъй, воздушнъй классической женщины. Никакъ бы нельзя было сказать, какая страна положила на ней свой отпечатокъ, потому что подобнаго профиля и очертанья лица трудно было гдф-нибудь отыскать, развф только на античныхъ камеяхъ. Какъ въ ребенкѣ, воспитанномъ на свободъ, въ ней было все своенравно. Если бы кто увидалъ, какъ внезапный гнъвъ собиралъ вдругъ строгія морщины на прекрасномъ челѣ ея и какъ она спорила пылко съ отцомъ своимъ, онъ бы подумалъ, что это было капризнѣйшее созданье. Но гнъвъ бывалъ у нея только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или жестокомъ поступкѣ съ кѣмъ бы то ни было. Но какъ вдругъ исчезнулъ бы этотъ гнъвъ, если бы она увидъла того самаго, на кого гнъвалась, въ несчастіи! Какъ бы вдругъ бросила она ему свой кошелекъ, не размышляя, умно ли это, или глупо, и разорвала на себъ платье для перевязки, если бъ онъ былъ раненъ! Было въ ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось всладъ за мыслью: выраженье лица, выраженье разговора, движенье рукъ; самыя складки платья какъ бы летъли въ ту же сторону, и, казалось, какъ бы она сама вотъ улетитъ вослѣдъ за собственными ея словами. Ничего не было въ ней утаеннаго. Ни предъ къмъ не побоялась бы она обнаружить своихъ мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотълось говорить. Ея очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того безтрепетно-свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней какъ-то смущался недобрый человъкъ и нъмълъ, а добрый, даже самый застѣнчивый, могъ разговориться съ нею

вдругъ, какъ съ сестрой, и—странный обманъ!—съ первыхъ минутъ разговора ему уже казалось, что гдѣ-то и когда-то онъ зналъ ее, что случилось это во дни какого-то незапамятнаго младенчества, въ какомъ-то родномъ домѣ, веселымъ вечеромъ, при радостныхъ играхъ дѣтской толпы, и послѣ того какъ-то становился ему скучнымъ разумный возрастъ человѣка.

Андрей Ивановичъ Тънтътниковъ не могъ бы никакъ разсказать, какъ это случилось, что съ перваго же дни онъ сталъ съ ней такъ, какъ бы знакомъ былъ въчно. Неизъяснимое, новое чувство вошло къ нему въ душу. Его жизнь на мгновенье озарилась. Халатъ на время былъ оставленъ, не такъ долго копался онъ на кровати, не такъ долго стоялъ Михайло съ рукомойникомъ въ рукахъ. Растворялись окна въ комнатахъ, и часто владътель картиннаго помъстья долго ходилъ по темнымъ излучинамъ своего сада и останавливался по часамъ передъ плѣнительными видами на отдаленья. Генералъ принималъ сначала Тънтътникова довольно хорошо и радушно; но совершенло сойтись они не могли. Разговоры у нихъ всегда оканчивались споромъ и какимъ-то непріятнымъ ощущеньемъ съ объихъ сторонъ. Генералъ не любилъ противоръчья и возраженья, хотя въ то же время любилъ поговорить даже и о томъ, чего не зналъ вовсе. Тънтътниковъ, съ своей стороны, тоже былъ человъкъ щекотливый. Впрочемъ, ради дочери, прощалось многое отцу, и миръ у нихъ держался до тъхъ поръ, покуда не пріъхали гостить къ генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина: одна—вдова, другая—старая дѣва, обѣ фрейлины прежнихъ временъ, отчасти болтуньи, отчасти сплетницы, не весьма обворожительныя любезностью своей, но, однако же, имъвшія значительныя связи въ Петербургъ, и передъ которыми генералъ немножко даже подличалъ. Тънтътникову показалось, что, съ самаго дня прівзда ихъ, генералъ сталъ къ нему какъ-то холоднъе, почти не замъчалъ его и обращался, какъ съ лицомъ безсловеснымъ или съ чиновникомъ, употребляемымъ для переписки, самымъ мелкимъ. Онъ говорилъ ему то братецъ, то любезныйшій, и одинъ разъ сказалъ ему даже ты. Андрея Ивановича взорвало; кровь бросилась ему въ голову. Скръпя сердце и стиснувъ зубы, онъ, однако же, имълъ присутствіе духа сказать необыкновенно учтивымъ и мягкимъ голосомъ, между тъмъ какъ пятна выступили на лицъ его, и все внутри кипъло: "Я долженъ благодарить васъ, генералъ, за ваше расположеніе. Вы приглашаете и вызываете меня словомъ ты на самую тъсную дружбу, обязывая и меня также говорить вамъ ты. Но позвольте вамъ замѣтить, что я помню различіе наше въ лѣтахъ, совершенно препятствующее такому фамиліарному между нами обращенію". Генералъ смутился. Собирая слова и мысли, сталъ онъ говорить, хотя нъсколько несвязно, что слово ты было имъ сказано не въ томъ смыслъ. что старику иной разъ позволительно сказать молодому человѣку ты (о чинѣ своемъ онъ не упомянулъ ни слова). Разумъется, съ этихъ поръ знакомство между ними прекратилось. Любовь кончилась при самомъ началѣ; потухнулъ свѣтъ, на минуту было передъ нимъ блеснувшій, и послѣдовавшія за нимъ сумерки стали еще сумрачнъй. Байбакъ сызнова залъзъ въ халатъ свой. Все поворотило сызнова на лежанье и бездъйствіе. Въ домѣ завелись гадость и безпорядокъ: половая щетка оставалась по цѣлому дню посреди комнаты вмѣстѣ съ соромъ; панталоны заходили даже въ гостиную; на щеголеватомъ столь, передъ диваномъ, лежали засаленныя подтяжки, точно угощенье гостю. И до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но даже чуть не клевали домащнія куры. Безсильно чертиль онъ на бумагь. по цѣлымъ часамъ, рогульки, домики, избы, телѣги, тройки, или же выписывалъ Милостивый Государы! съ восклицательнымъ знакомъ, всѣми почерками и характерами: А иногда же, все позабывши, перо чертило само собой, безъ вѣдома хозяина, маленькую головку, съ тонкими, острыми чертами, съ приподнятой легкой прядью волосъ, упадавшей изъ-подъ гребня длинными тонкими кудрями, молодыми обнаженными руками, какъ бы летъвшую, —и въ изумленьи видълъ хозяинъ, что выходилъ портретъ той, съ которой портрета не могъ бы написать никакой живописецъ. И еще грустиве становилось ему потомъ, и, въря тому, что нътъ на землъ счастья, оставался онъ на цълый день скучнымъ и безотвътнымъ.

Таковы были обстоятельства Андрея Ивановича Тѣнтѣтникова. Вдругъ въ одинъ день, подходя къ окну обычнымъ порядкомъ, съ трубкой и чашкой въ рукахъ, замѣтилъ онъ во дворѣ движенье и нѣкоторую суету. Поварченокъ и поломойка бѣжали отворять ворота, и въ воротахъ показались кони, точь въ точь, какъ лѣпятъ или рисуютъ ихъ на тріумфальныхъ воротахъ: морда направо, морда налѣво, морда посерединѣ. Свыше ихъ, на козлахъ—кучеръ и лакей въ широкомъ сюртукѣ, подвязанный носовымъ платкомъ; за ними господинъ въ картузѣ и шинели, закутанный въ косынку радужныхъ цвѣтовъ. Когда экипажъ изворотился передъ крыльцомъ, оказалось, что былъ онъ не что другое, какъ рессорная легкая бричка. Господинъ необыкновенно приличной наружности соскочилъ на крыльцо съ быстротой и ловкостью почти военнаго человѣка.

Андрей Ивановичъ струсилъ. Онъ принялъ его за чиновни-

ка отъ правительства. Надобно сказать, что въ молодости своей онъ было замъшался въ одно неразумное дъло. Какіе-то философы изъ гусаръ, да недоучившійся студентъ, да промотавшійся игрокъ затѣяли какое-то филантропическое общество, подъ верховнымъ распоряженіемъ стараго плута и масона, и карточнаго игрока, пьяницы и красноръчивъйшаго человъка. Общество было устроено съ необыкновенно общирной цѣльюдоставить счастіе всему человъчеству. Касса денегъ потребовалась огромная, пожертвованья собирались съ великодушныхъ членовъ неимовърныя. Куда это все пошло-зналъ объ этомъ только одинъ верховный распорядитель. Въ общество это втянули его два пріятеля, принадлежавшіе къ классу огорченныхъ людей, добрые люди, но которые отъ частыхъ тостовъ во имя науки, просвъщенья и прогресса сдълались потомъ горькими пьяницами. Тънтътниковъ скоро спохватился и выбылъ изъ этого круга. Но общество успало уже запутаться въ какихъ-то другихъ дайствіяхъ, даже не совсѣмъ приличныхъ дворянину, такъ что потомъ завязались дѣла и съ полиціей... А потому не мудрено, что и вышедши, и разорвавши всякія сношенія съ благодътелемъ человъчества, Тънтътниковъ не могъ, однако же, оставаться покоенъ: на совъсти у него было не совсъмъ ловко. И теперь не безъ страха глядълъ онъ на долженствовавшую раствориться дверь.

Страхъ его, однако же, прошелъ вдругъ, когда гость раскланялся съ ловкостью неимовърной, сохраняя почтительное положенье головы нѣсколько на-бокъ. Въ короткихъ, но опредѣлительныхъ словахъ изъяснилъ, что уже издавна ъздитъ онъ по Россіи, побуждаемый и потребностями, и любознательностью; что государство наше преизобилуетъ предметами замѣчательными, не говоря ужъ о красотъ мъстъ, объ обиліи промысловъ и разнообразіи почвъ; что онъ увлекся картинностью мѣстоположенья его деревни; что, несмотря, однако же, на картинность мѣстоположенья, онъ не дерзнулъ бы никакъ обезпокоить его неумъстнымъ заъздомъ своимъ, если бы не случилось что-то въ бричкъ его, требующее руки помощи со стороны кузнецовъ и мастеровъ; что при всемъ томъ, однако же, если бы даже и ничего не случилось въ его бричкъ, онъ бы не могъ отказать себъ въ удовольствіи засвидътельствовать ему лично свое почтенье. Окончивъ рѣчь, гость, съ обворожительной пріятностью подшаркнувъ ножкой, отпрыгнулъ тутъ же нѣсколько назадъ

съ легкостью резиннаго мячика.

Андрей Ивановичъ подумалъ, что это долженъ быть какойнибудь любознательный ученый профессоръ, который ѣздитъ по Россіи затѣмъ, чтобы собирать какія-нибудь растенія или даже

предметы ископаемые. Онъ изъявилъ ему всякую готовность споспѣществовать; предложилъ ему своихъ мастеровъ, колесниковъ и кузнецовъ для поправки брички; просилъ расположиться у него, какъ въ собственномъ домѣ; усадилъ обходительнаго гостя въ большія вольтеровскія кресла и приготовился слушать его разсказъ, безъ сомнѣнія, объ ученыхъ предметахъ и естественныхъ.

Гость, однако же, коснулся больше событій внутренняго міра. Заговорилъ о превратностяхъ судьбы; уподобилъ жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду вътрами; упомянулъ о томъ, что долженъ былъ перемѣнить много мѣстъ и должностей, что много потерпълъ за правду, что даже самая жизнь его была не разъ въ опасности со стороны враговъ, и много еще разсказалъ онъ такого, изъ чего Тънтътниковъ могъ видъть, что гость его былъ скоръе практическій человъкъ. Въ заключенье всего онъ высморкался въ батистовый платокъ такъ громко, какъ Андрей Ивановичъ еще и не слыхивалъ. Подчасъ попадается въ оркестръ такая пройдоха-труба, которая когда хватитъ, покажется, что крякнуло не въ оркестръ, но въ собственномъ ухъ: точно такой же звукъ раздался въ пробужденныхъ покояхъ дремавшаго дома, и немедленно вслъдъ за нимъ воспослъдовало благоуханье одеколона, невидимо распространенное ловкимъ встряхнутьемъ носового батистоваго платка.

Читатель, можетъ быть, уже догадался, что гость былъ не другой кто, какъ нашъ почтенный, давно нами оставленный Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Онъ немножко постарълъ: какъ видно, не безъ бурь и тревогъ было для него это время. Казалось, какъ бы и самый фракъ на немъ немножко постарълъ, и бричка, и кучеръ, и слуга, и лошади, и упряжь какъ бы поистерлись и поизносились. Казалось, какъ бы и самые финансы не были въ завидномъ состояніи. Но выраженье лица, приличье, обхожденье осталися тъ же. Даже, казалось, какъ бы еще пріятнъе сталъ онъ въ поступкахъ и оборотахъ. Еще ловче подвертывалъ подъ ножку ножку, когда садился въ кресла; еще болье было мягкости въ выговорь рычей, осторожной умъренности въ словахъ и выраженьяхъ, болъе умънья держать себя и болье такту во всемъ. Бъльй и чище снъговъ были на немъ воротнички и манишка, и, несмотря на то, что былъ онъ съ дороги, ни пушинки не съло къ нему на фракъ, --- хоть на именинный объдъ! Щеки и подбородокъ выбриты были такъ ровно и гладко, что одинъ развъ только слъпой могъ не полюбоваться пріятной выпуклостью и круглотой ихъ.

Въ домѣ тотъ же часъ произошло преобразованье. Половина его, дотолѣ пребывавшая въ слѣпотѣ, съ заколоченными

ставнями, вдругъ прозръпа и озарилась. Изъ брички стали выносить поклажу; все начало размъщаться въ освътившихся комнатахъ, и скоро все приняло такой видъ: комната, опредѣленная быть спальней, вмѣстила въ себѣ вещи, необходимыя для ночного туалета; комната, опредвленная быть кабинетомъ... Но прежде необходимо знать, что въ этой комнать было три стола: одинъ письменный-передъ диваномъ, другой ломберный-между окнами у стѣны, третій угольный—въ углу, между дверью въ спальню и дверью въ необитаемый залъ съ инвалидною мебелью. На этомъ угольномъ столъ помъстилось вынутое изъ чемодана платье, а именно: панталоны подъ фракъ, панталоны подъ сюртукъ, панталоны съренькіе, два бархатныхъ жилета и два атласныхъ, сюртукъ и два фрака. (Жилеты же бълаго пике и лътнія брюки отошли къ бълью въ комодъ.) Все это размъстилось одинъ на другомъ пирамидкой и прикрылось сверху носовымъ шелковымъ платкомъ. Въ другомъ углу, между дверью и окномъ, выстроились рядкомъ сапоги: сапоги не совсѣмъ новые, сапоги совсѣмъ новые, сапоги съ новыми головками и лакированные полусапожки Они также стыдливо занавъсились шелковымъ носовымъ платкомъ, такъ, какъ бы ихъ тамъ вовсе не было. На столъ предъ двумя окнами помъстипась шкатупка. На письменномъ столъ передъ диваномъ-портфель, банка съ одеколономъ, сургучъ, зубныя щетки, новый календарь и два какіе-то романа, оба вторые тома. Чистое бѣлье помѣстилось въ комодѣ, уже находившемся въ спальнѣ; бѣлье же, которое слѣдовало прачкѣ, завязано было въ узелъ и подсунуто подъ кровать. Чемоданъ, по опростаньи его, былъ тоже подсунутъ подъ кровать. Сабля помъстилась также въ спальнъ, повиснувши на гвоздъ, невдалекъ отъ кровати. Та и другая комната приняли видъ чистоты и опрятности необыкновенной: нигдъ ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздухъ какъ-то облагородился: въ немъ утвердился пріятный запахъ здороваго, свъжаго мужчины, который бълья не занашиваетъ, въ баню ходитъ и вытираетъ себя мокрой губкой по воскреснымъ днямъ. Въ вестибульной комнатъ покушался было утвердиться на время запахъ служителя Петрушки, но Петрушка скоро перемъщенъ былъ на кухню, какъ оно и слъдовало.

Въ первые дни Андрей Ивановичъ опасался за свою независимость, чтобы какъ-нибудь гость не связалъ его, не стъснилъ какими-нибудь измѣненьями въ образѣ жизни, и не нарушился бы порядокъ дня его, такъ удачно заведенный. Но опасенья были напрасны. Гость показалъ необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрилъ философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обѣщаетъ сто-

лѣтнюю жизнь. Объ уединеньи тоже выразился весьма счастливо-именно, что оно питаетъ великія мысли въ человѣкѣ. Взглянувъ на библіотеку и отозвавшись съ похвалой о книгахъ вообще, замътилъ, что онъ спасаютъ отъ праздности человъка. Словомъ, выронилъ словъ не много, но значительныхъ. Въ поступкахъ же своихъ поступалъ еще болъе кстати: во-время являлся, во-время уходилъ; не затруднялъ хозяина запросами въ часы неразговорчивости его; съ удовольствіемъ игралъ съ нимъ въ шахматы, съ удовольствіемъ молчалъ. Въ то время, когда первый пускапъ кудреватыми облаками трубочный дымъ, другой, не куря трубки, придумывалъ соотвътствовавшее тому занятіе: вынималъ, напримъръ, изъ кармана серебряную съ чернью табакерку и, утвердивъ ее между двухъ пальцевъ лѣвой руки, оборачивалъ ее быстро пальцемъ правой, въ подобье того, какъ земная сфера обращается около своей оси, или же, просто, барабанилъ по ней пальцами, насвистывая какое-нибудь ни то, ни сё. Словомъ, онъ не мѣшалъ хозяину никакъ. "Я въ первый разъ вижу человъка, съ которымъ можно жить", говорилъ про себя Тънтътниковъ. "Вообще этого искусства у насъ мало. Между нами есть довольно людей и умныхъ, и образованныхъ, и добрыхъ, но людей постоянно пріятныхъ, людей постоянно ровнаго характера, людей, съ которыми можно прожить вѣкъ и не поссориться, — я не знаю, много ли у насъ можно отыскать такихъ людей! Вотъ первый, единственный человѣкъ, котораго я вижу!" Такъ отзывался Тънтътниковъ о своемъ гостъ.

Чичиковъ, съ своей стороны, былъ очень радъ, что поселился на время у такого мирнаго и смирнаго хозяина. Цыганская жизнь ему надоъла. Пріотдохнуть, хотя на мъсяцъ, въ прекрасной деревнъ, въ виду полей и начинавшейся весны, по-

лезно было даже и въ геморроидальномъ отношеніи.

Трудно было найти лучшій уголокъ для отдохновенія. Весна убрала его красотой несказанной. Что яркости въ зелени! Что свѣжести въ воздухѣ! Что птичьяго крику въ садахъ! Рай, радость и ликованье всего! Деревня звучала и пѣла, какъ будто новорожденная.

Чичиковъ ходилъ много. То направлялъ онъ прогулку свою по плоской вершинѣ возвышеній, держась краевъ, въ виду разстилавшихся вдали долинъ, по которымъ вездѣ оставались еще большія озера отъ разлитія воды; или же вступалъ въ овраги,—гдѣ едва начинавшія убираться листьями, отягченныя птичьими гнѣздами дерева и узкая просинь чернѣли отъ перекрестнаго летанья, густыми стаями, воронъ,—оглушаемыя карканьемъ воронъ, разговорами галокъ и граньями грачей; или же спускался внизъ къ поемнымъ мѣстамъ и разорваннымъ плотинамъ—глядѣть, какъ съ оглушительнымъ шумомъ неслась

повергаться вода на мельничныя колеса; или же пробирался даль къ пристани, откуда неслись, вмъсть съ теченіемъ воды, первыя суда, нагруженныя горохомъ, овсомъ, ячменемъ и пшеницей; или отправлялся въ поля на первыя весеннія работыглядьть, какъ свъжая орань черной полосою проходила по зелени, или же какъ ловкій съятель бросалъ изъ горсти съмена, ровно, мътко, ни зернышка не передавши на ту или другую сторону. Толковалъ и говорилъ и съ приказчикомъ, и съ мужикомъ, и мельникомъ-что и какъ, и каковыхъ урожаевъ нужно ожидать, и на какой ладъ идетъ у нихъ запашка, и на сколько хлѣба продается, и что выбираютъ весной и осенью за умолъ муки, и какъ зовутъ каждаго мужика, и кто съ къмъ въ родствъ, и гдъ купилъ корову, и чъмъ кормитъ свинью, словомъ--все. Узналъ и то, сколько перемерло мужиковъ. Оказалось, немного. Какъ умный человѣкъ, замѣтилъ онъ вдругъ, что незавидно идетъ хозяйство у Тънтътникова: повсюду упущенья, нерадѣнье, воровство, не мало и пьянства. И мысленно говорилъ онъ въ себъ: "Какая, однако же, скотина Тънтътниковъ! Запустить имъніе, которое могло бы приносить, по малой мъръ, пятьдесять тысячь годового доходу! "И, не будучи въ силахъ удержать справедливаго негодованья, повторялъ онъ: "Ръшительно скотина!" Не разъ, посреди такихъ прогулокъ, приходило ему на мысль сдълаться когда-нибудь самому,--т.-е., разумѣется, не теперь, но послѣ, когда обдѣлается главное дѣло и будутъ средства въ рукахъ, -- сдълаться самому мирнымъ владъльцемъ подобнаго помъстья. Тутъ обыкновенно представлялась ему молодая хозяйка, свѣжая, бѣлолицая бабенка, можетъ быть, даже изъ купеческаго сословія, впрочемъ, однако же, образованная и воспитанная такъ, какъ и дворянка,--чтобы понимала и музыку, хотя, конечно, музыка и не главное, но почему же, если уже такъ заведено, зачъмъ же идти противу общаго мнѣнія? Представлялось ему и молодое поколѣніе, долженствовавшее увъковъчить фамилію Чичиковыхъ: ръзвунчикъмальчишка и красавица-дочка, или даже два мальчугана, двъ и даже три дѣвочки, чтобы было всѣмъ извѣстно, что онъ дѣйствительно жилъ и существовалъ, а не то, что прошелъ по землъ какой-нибудь тънью или призракомъ, -- чтобы не было стыдно и передъ отечествомъ. Представлялось ему даже и то, что не дурно бы и къ чину нъкоторое прибавленіе: статскій совътникъ, напримъръ, чинъ почтенный и уважительный... И много приходило ему въ голову того, что такъ часто уноситъ человъка отъ скучной настоящей минуты, теребитъ, дразнитъ, шевелитъ его, и бываетъ ему любо даже и тогда, когда увъренъ онъ самъ, что это никогда не сбудется.

Людямъ Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они такъ же, какъ и онъ, обжились въ ней. Петрушка сошелся очень скоро съ буфетчикомъ Григоріемъ, хотя сначала они оба важничали и дулись другъ передъ другомъ нестерпимо. Петрушка пустилъ Григорію пыль въ глаза тѣмъ, что онъ бывалъ въ Костромъ, Ярославлъ, Нижнемъ и даже въ Москвъ; Григорій же осадилъ его сразу Петербургомъ, въ которомъ Петрушка не былъ. Последній хотель было подняться и выехать на дальности разстояній тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ онъ бывалъ; но Григорій назвалъ ему такое мъсто, какого ни на какой картъ нельзя было отыскать, и насчиталъ тридцать тысячъ слишкомъ верстъ, такъ что Петрушка осовълъ, разинулъ ротъ и былъ поднятъ на смъхъ тутъ же всею дворней. Впрочемъ, дъло кончилось между ними самой тъсной дружбой: дядя пысый Пименъ держалъ въ концъ деревни знаменитый кабакъ, которому имя было "Акулька"; въ этомъ заведеньи видъли ихъ всъ часы дня. Тамъ стали они свои други, или то, что называютъ въ народъ-кабацкіе завсегдатели.

У Селифана была другого рода приманка. На деревнъ, что ни вечеръ, пълись пъсни, заплетались и расплетались хороводы. Породистыя, стройныя дъвки, какихъ было трудно найти въ другомъ мѣстѣ, заставляли его по нѣсколькимъ часамъ стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше: всъ бълогрудыя, бѣлошейныя; у всѣхъ глаза рѣпой, у всѣхъ глаза съ поволокой, походка павлиномъ и коса до пояса. Когда, взявшись обѣими руками за бълыя руки, медленно двигался онъ съ ними въ хороводъ или же выходилъ на нихъ стъной, въ ряду другихъ парней, и погасалъ горячо рдъющій вечеръ, и тихо померкала вокругъ окольность, и далече за ръкой отдавался върный отголосокъ неизмѣнно грустнаго напѣва, — не зналъ онъ и самъ тогда, что съ нимъ дълалось. Долго потомъ во снъ и наяву, утромъ и въ сумерки, все мерещилось ему, что въ объихъ рукахъ его бълыя руки, и движется онъ съ ними въ хороводъ... Махнувъ рукой, говорилъ онъ: "Проклятыя лѣзли дѣвки!"

Конямъ Чичикова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и пристяжной каурой масти, называемый Засѣдателемъ, и самый чубарый, о которомъ выражался Селифанъ: "подлецълошадь", нашли пребыванье у Тѣнтѣтникова совсѣмъ нескучнымъ, овесъ отличнымъ, а расположенье конюшенъ необыкновенно удобнымъ: у всякаго стойло, хотя и отгороженное, но черезъ перегородки можно было видѣть и другихъ лошадей, такъ что, если бы пришла кому-нибудь изъ нихъ, даже самому дальнему, фантазія вдругъ заржать, то можно было ему отвѣтствовать тѣмъ же тотъ же часъ.

Словомъ, всъ обжились, какъ дома. Читатель, можетъ быть,



Селифанъ и Петрушка.



изумляется, что Чичиковъ доселѣ не заикнулся по части извѣстныхъ душъ. Какъ бы не такъ! Павелъ Ивановичъ сталъ очень остороженъ насчетъ этого предмета. Если бы даже пришлось вести дѣло съ дураками круглыми, онъ бы и тутъ не вдругъ его началъ. Тѣнтѣтниковъ же, какъ бы то ни было, читаетъ книги, философствуетъ, старается изъяснить себѣ всякія причины всего—и отчего, и почему... "Нѣтъ, чортъ его возьми! развѣ начать съ другого конца?" Такъ думалъ Чичи-

Раздобарывая почасту съ дворовыми людьми, онъ, между прочимъ, отъ нихъ развѣдалъ, что баринъ ѣздилъ прежде довольно нерѣдко къ сосѣдугенералу, что у генерала барышня, что баринъ было къ барышнѣ, да и барышня тоже къ барину... но потомъ вдругъ за что-то не поладили и разошлись. Онъ замѣтилъ и самъ, что Андрей Ивановичъ карандашомъ и перомъ все рисовалъ какія-то головки, одна на другую похожія. Одинъ разъ, послѣ объда, оборачивая, по обыкновенью, пальцемъ серебряную табакерку вокругъ еяоси, сказалъ онъ такъ:



Породистая дѣвка. Рис. Боклевскаго.

—"У васъ все есть, Андрей Ивановичъ; одного только недостаетъ".

---, Чего? спросилъ тотъ, выпуская кудрявый дымъ.

— "Подруги жизни", сказалъ Чичиковъ.

Ничего не сказалъ Андрей Ивановичъ; тѣмъ разговоръ и кончился. Чичиковъ не смутился, выбралъ другое время, уже передъ ужиномъ, и, разговаривая о томъ и о семъ, сказалъ вдругъ:

\_\_\_, А, право, Андрей Ивановичъ, вамъ бы очень не мѣшало

жениться".

Хоть бы слово сказалъ на это Тѣнтѣтниковъ, точно какъ бы и самая рѣчь объ этомъ была ему непріятна. Чичиковъ не смутился. Въ третій разъ выбралъ онъ время, уже послѣ ужина, и сказалъ такъ:

— "А все-таки, какъ ни переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вамъ жениться: впадете въ ипохондрію".

Слова ли Чичикова были на этотъ разъ такъ убъдительны, или же расположенье духа у Андрея Ивановича было какъ-то особенно настроено къ откровенности,—онъ вздохнулъ и сказалъ, пустивши кверху трубочный дымъ:

— "На все нужно родиться счастливцемъ, Павелъ Иванычъ". — И разсказалъ все, какъ было, всю исторію знакомства

съ генераломъ и разрыва.

Когда услышалъ Чичиковъ, отъ слова до слова, все дѣло и увидѣлъ, что изъ-за одного слова *ты* произошла такая исторія, онъ оторопѣлъ. Нѣсколько минутъ смотрѣлъ пристально въ глаза Тѣнтѣтникова и заключилъ: "Да онъ, просто, круглый дуракъ!"

— "Андрей Ивановичъ, помилуйте!" сказалъ онъ, взявши его за объ руки: "какое жъ оскорбленіе? что жъ тутъ оскор-

бительнаго въ словъ ты?"

— "Въ самомъ словъ нътъ ничего оскорбительнаго", сказалъ Тънтътниковъ: "но въ смыслъ слова, но въ голосъ, съ которымъ сказано оно, заключается оскорбленье. Ты!—это значитъ: "помни, что ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что нътъ никого лучше, а пріъхала какая-нибудь княжна Юзякина,—ты знай свое мъсто, стой у порога". Вотъ что это значитъ! "Говоря это, смирный и кроткій Андрей Ивановичъ засверкалъ глазами; въ голосъ его послышалось раздраженье оскорбленнаго чувства.

—"Да хоть бы даже и въ этомъ смыслѣ, -что жъ тутъ

такого?" сказалъ Чичиковъ.

—"Какъ?" сказалъ Тънтътниковъ, смотря пристально въ глаза Чичикову: "вы хотите, чтобы я продолжалъ бывать у него послъ такого поступка?"

-- "Да какой же это поступокъ? это даже не поступокъ!"

сказалъ Чичиковъ.

"Какой странный человъкъ этотъ Чичиковъ!" подумалъ про себя Тънтътниковъ.

"Какой странный человъкъ этотъ Тънтътниковъ!" подумалъ

про себя Чичиковъ.

— "Это не поступокъ, Андрей Ивановичъ. Это, просто, генеральская привычка: они всѣмъ говорятъ *ты*. Да, впрочемъ, почему этого и не позволить заслуженному, почтенному человѣку?"

- "Это другое дѣло", сказалъ Тѣнтѣтниковъ. "Если бы онъ былъ старикъ, бѣднякъ, не гордъ, не чванливъ, не генералъ, я бы тогда позволилъ ему говорить мнѣ  $m \omega$ , и принялъ бы даже почтительно".

"Онъ совсъмъ дуракъ!" подумалъ про себя Чичиковъ. "Оборвышу позволить, а генералу не позволить!" И, вслъдъ за та-

кимъ размышленьемъ, такъ возразилъ ему вслухъ:

— "Хорошо; положимъ, онъ васъ оскорбилъ, зато вы и поквитались съ нимъ: онъ вамъ, и вы ему. Но разставаться навсегда изъ пустяка, —помилуйте, на что же это похоже? Какъ же оставлять дѣло, которое только что началось? Если уже избрана цѣль, такъ тутъ уже нужно итти на-проломъ. Что тутъ глядѣть на то, что человѣкъ плюется! Человѣкъ всегда плюется; да вы не отыщете теперь ни одного человѣка въ свѣтѣ, который бы не плевался".

Тѣнтѣтниковъ совершенно озадачился этими словами, оторопѣлъ, глядѣлъ въ глаза Павлу Ивановичу и думалъ про себя: "Престранный, однако жъ, человѣкъ этотъ Чичиковъ!"

"Какой, однако же, чудакъ этотъ Тънтътниковъ!" думалъ

между тѣмъ Чичиковъ.

- "Позвольте мнѣ какъ-нибудь обдѣлать это дѣло", сказалъ онъ вслухъ. "Я могу съѣздить къ его превосходительству и объясню, что случилось это съ вашей стороны по недоразумѣнію, по молодости и незнанью людей и свѣта".
- "Подличать передъ нимъ я не намѣренъ!" сказалъ сильно Тѣнтѣтниковъ.
- "Сохрани Богъ подличать!" сказалъ Чичиковъ и перекрестился. "Подъйствовать словомъ увъщанья, какъ благоразумный посредникъ, но подличать... извините, Андрей Ивановичъ, за мое доброе желанье и преданность, я даже не ожидалъ, чтобы слова принимали вы въ такомъ обидномъ смыслъ!"
- "Простите, Павелъ Ивановичъ, я виноватъ", сказалъ тронутый Тѣнтѣтниковъ, схвативши признательно обѣ его руки.— "Ваше доброе участіе мнѣ дорого, клянусь! Но оставимъ этотъ разговоръ, не будемъ больше никогда объ этомъ говорить!"
- "Въ такомъ случаѣ я поѣду, просто, къ генералу безъ причины", сказалъ Чичиковъ.
- "Зачѣмъ"? спросилъ Тѣнтѣтниковъ, въ недоумѣніи смотря на Чичикова.
  - "-Засвидътельствовать почтенье", сказалъ Чичиковъ.
- "Какой странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!" подумалъ Тѣнтѣтниковъ.

"Какой странный человѣкъ этотъ Тѣнтѣтниковъ!" подумалъ Чичиковъ.

—"Такъ: какъ моя бричка", сказалъ Чичиковъ: "не пришла еще въ надпежащее состояніе, то позвольте мнѣ взять у васъ коляску. Я бы завтра же, эдакъ около десяти часовъ, къ нему съѣздилъ".

— "Помилуйте, что за просьба! Вы—полный господинъ, выбирайте, какой хотите, экипажъ: все въ вашемъ распоряженіи".

Они простились и разошлись спать, не безъ разсужденья

о странностяхъ другъ друга.

Чудная, однако же, вещь: на другой день, когда подали Чичикову лошадей, и вскочилъ онъ въ коляску съ легкостью почти военнаго человъка, одътый въ новый фракъ, бълый галстукъ и жилетъ, и покатился свидътельствовать почтенье генералу, Тънтътниковъ пришелъ въ такое волненье духа, какого давно не испытывалъ. Весь этотъ ржавый и дремлющій ходъ его мыслей превратился въ дѣятельно-безпокойный. Возмущенье нервическое обуяло вдругъ всъми чувствами доселъ погруженнаго въ безпечную лѣнь байбака. То садился онъ на диванъ, то подходилъ къ окну, то принимался за книгу, то хотълъ мыслить. Безуспъшное хотънье! Мысль не льзла къ нему въ голову. То старался ни о чемъ не мыслить. Безуспъшное стараніе! Отрывки чего-то похожаго на мысли, концы и хвостики мыслей лѣзли и отовсюду наклевывались къ нему въ голову. "Странное состоянье!" сказалъ онъ и придвинулся къ окнуглядьть на дорогу, проръзавщую дуброву, въ концъ которой еще курилась, не успъвшая улечься, пыль, поднятая уъхавшей коляской. Но оставимъ Тънтътникова и послъдуемъ за Чичиковымъ.

## ГЛАВА II.

Въ полчаса съ небольшимъ кони пронесли Чичикова чрезъ десятиверстное пространство—сначала дубровою, потомъ хлѣбами, начинавшими зеленѣть посреди свѣжей орани, потомъ горной окраиной, съ которой поминутно открывались виды на отдаленья,—и, наконецъ, широкою аллеею раскидистыхъ липъ внесли его въ генеральскую деревню. Аллея липъ превратилась въ аллею тополей, огороженныхъ снизу плетеными коробками, и уперлась въ чугунныя сквозныя ворота, сквозь которыя глядѣлъ кудряво-великолѣпный рѣзной фронтонъ генеральскаго дома, опиравшійся на восемь колоннъ съ кориноскими капителями. Пахнуло повсюду масляной краской, которою безпрерывно обновлялося все, ничему не давая состарѣться. Дворъ чистотой



Бетрищевъ. Рис. П. Бюклевскаго.

подобенъ былъ паркету. Подкативши къ подъѣзду, Чичиковъ съ почтеньемъ соскочилъ на крыльцо, приказалъ о себѣ доложить и былъ введенъ прямо въ кабинетъ.

Генералъ поразилъ его величественной наружностью. Онъ былъ на ту пору въ атласномъ малиновомъ халатѣ. Открытый взглядъ, лицо мужественное, бакенбарды и большіе усы съ просъдью, стрижка низкая, а на затылкъ даже подъ гребенку, шея толстая, широкая, такъ называемая въ три этажа (въ три складки съ трещиной поперекъ), голосъ басъ съ нѣкоторою охрипью, движенья генеральскія. Генераль Бетрищевъ, какъ и всѣ мы грѣшные, былъ одаренъ многими достоинствами и многими недостатками. То и другое, какъ случается въ русскомъ человъкъ, было набросано въ немъ въ какомъ-то картинномъ безпорядкъ: самопожертвованье, великодушье, въ ръшительныя минуты храбрость, умъ и ко всему этому-изрядная подмъсь себялюбья, честолюбья, самолюбья, мелочной щекотливости личной и многаго того, безъ чего уже не обходится человъкъ. Всъхъ, которые ушли впередъ его по службъ, онъ не любилъ, выражался о нихъ ѣдко, въ сардоническихъ, колкихъ эпиграммахъ. Всего больше доставалось отъ него его прежнему сотоваришу, котораго считалъ онъ ниже себя и умомъ, и способностями и который, однако же, обогналъ его и былъ уже генералъ-губернаторомъ двухъ губерній, въ одной изъ которыхъ находились его помъстья, такъ что онъ очутился какъ бы въ зависимости отъ него. Въ отместку, язвилъ онъ его при всякомъ случаѣ, критиковалъ всякое распоряженье и видѣлъ во всъхъ мърахъ и дъйствіяхъ его верхъ неразумія. Несмотря на доброе сердце, генералъ былъ насмѣшливъ. Вообще говоря, онъ любилъ первенствовать, любилъ өиміамъ, любилъ блеснуть и похвастаться умомъ, любилъ знать то, чего другіе не знаютъ, и не любилъ тъхъ людей, которые знаютъ что-нибудь такое, чего онъ не знаетъ. Воспитанный полуиностраннымъ воспитаньемъ, онъ хотълъ сыграть въ то же время роль русскаго барина. Съ такой неровностью въ характерѣ, съ такими крупными, яркими противоположностями онъ долженъ былъ неминуемо встрътить по службъ кучу непріятностей, вслъдствіе которыхъ и выщелъ въ отставку, обвиняя во всемъ какую-то враждебную партію и не имъя великодущія обвинить въ чемъ-либо себя самого. Въ отставкъ сохранилъ онъ ту же картинную, величавую осанку. Въ сюртукъ ли, во фракъ ли, въ халатъ-онъ былъ все тотъ же. Отъ голоса до малъйшаго тълодвиженья въ немъ все было властительное, повелѣвающее, внушавшее въ низшихъ чинахъ если не уваженіе, то, по крайней мъръ, робость.

Чичиковъ почувствовалъ то и другое: и уваженье, и робость. Наклоня почтительно голову на-бокъ, началъ онъ такъ:

— "Счелъ долгомъ представиться вашему превосходительству. Питая уваженіе къ доблестямъ мужей, спасавшихъ отечество на бранномъ полѣ, счелъ долгомъ представиться вашему превосходительству".

Генералу, какъ видно, не непонравился такой приступъ. Сдълавши весьма милостивое движенье головою, онъ сказалъ:

- "Весьма радъ познакомиться. Милости просимъ садиться. Вы гдъ служили?"
- "Поприще службы моей", сказалъ Чичиковъ, садясь въ кресла не въ серединъ, но наискось, и ухватившись рукою за ручку креселъ: "началось въ казенной палатъ, ваше превосходительство; дальнъйшее же теченье оной продолжалъ въ разныхъ мъстахъ: былъ и въ надворномъ судъ, и въ комиссіи построенія, и въ таможнъ. Жизнь мою можно уподобить судну среди волнъ, ваше превосходительство. На терпъньи, можно сказать, выросъ, терпъньемъ воспоенъ, терпъньемъ спеленатъ, и самъ, такъ сказать, не что другое, какъ одно терпънье. А ужъ сколько претерпълъ отъ враговъ, такъ ни слова, ни краски не сумъютъ передать. Теперь же, на вечеръ, такъ сказать, жизни своей, ищу уголка, гдъ бы провесть остатокъ дней. Пріостановился же, покуда, у близкаго сосъда вашего превосходительства…"
  - "У кого это?"
  - "У Тънтътникова, ваше превосходительство".

Генералъ поморщился.

— "Онъ, ваше превосходительство, весьма раскаивается вътомъ, что не оказалъ должнаго уваженья..."

-"Къ чему уваженья?"

— "Къ заслугамъ вашего превосходительства", сказалъ Чичиковъ. "Не находитъ словъ, не знаетъ, какъ загладитъ проступокъ. Говоритъ: "Если бы я только могъ передъ его превосходительствомъ чему-нибудь... потому что, точно", говоритъ, "умъю цънитъ мужей, спасавшихъ отечество..."

— "Помилуйте, что жъ онъ?.. Да вѣдь я не сержусь!" сказалъ смягчившійся генералъ. "Въ душѣ моей я искренно полюбилъ его и увѣренъ, что со временемъ онъ будетъ преполез-

ный человъкъ".

- "Преполезный!" подхватилъ Чичиковъ: "обладаетъ даромъ слова и владъетъ перомъ".
  - "Но пишетъ, я чай, пустяки, какiе-нибудь стишки?"

- "Нѣтъ, ваше превосходительство, не пустяки..."

—"Что жъ такое?"

- "Онъ пишетъ... исторію, ваше превосходительство".
- --"Исторію…" тутъ Чичиковъ остановился, и оттого ли, что передъ нимъ сидѣлъ генералъ, или, просто, чтобы придать болѣе важности предмету, прибавилъ: "исторію о генералахъ, ваше превосходительство".
  - "Какъ о генералахъ? о какихъ генералахъ?"
- "Вообще о генералахъ, ваше превосходительство, въ общности... то-есть, говоря собственно, объ отечественныхъ генералахъ".
- "Извините, я не очень понимаю… что жъ это? выходитъ, исторію какого-нибудь времени, или отдѣльныя біографіи, и притомъ всѣхъ ли, или только участвовавшихъ въ 12-мъ году?"
- "Точно такъ, ваше превосходительство, участвовавшихъ въ 12-мъ году!"
- "Такъ что жъ онъ ко мн $\mathfrak h$  не прі $\mathfrak h$ детъ? Я бы могъ собрать ему весьма много любопытныхъ матеріаловъ".
  - —"Не смѣетъ, ваше превосходительство".
- "Какой вздоръ! Изъ какого-нибудь пустого слова... Да я совсѣмъ не такой человѣкъ. Я, пожалуй, къ нему самъ готовъ пріѣхать".
- "Онъ къ тому не допуститъ, онъ самъ прівдетъ", сказалъ Чичиковъ и въ то же время подумалъ въ себв: "Генералы пришлись, однако же, кстати; между твмъ ввдь языкъ совершенно болтнулъ сдуру".

Въ кабинетъ послышался шорохъ. Оръховая дверь ръзного шкафа отворилась сама собою. На обратной половинь растворенной двери, ухватившись чудесной ручкой за ручку двери, явилась живая фигурка. Если бы въ темной комнатъ вдругъ вспыхнула прозрачная картина, освъщенная сзади лампою, она бы не поразила такъ, какъ эта сіявшая жизнью фигурка, которая точно предстала затъмъ, чтобы освътить комнату. Казалось, какъ бы вмъстъ съ нею влетълъ солнечный лучъ въ комнату, озарившій вдругъ потолокъ, карнизъ и темные углы ея. Она казалась блистающаго роста. Это было обольщенье; происходило это отъ необыкновенной стройности и гармонического соотношенія между собою всъхъ частей тъла, отъ головы до пальчиковъ. Одноцвътное платье, на ней наброшенное, было наброшено съ такимъ вкусомъ, что, казалось, швеи столицъ совъщались между собой, какъ бы получше убрать ее. Это былъ обманъ. Одълась она кое-какъ, сама собой; въ двухъ-трехъ мъстахъ схватила неизръзанный кусокъ ткани, и онъ прильнулъ и расположился вокругъ нея въ такихъ складкахъ, что ваятель перенесъ бы ихъ тотчасъ же на мраморъ, и барышни, одътыя

по модѣ, всѣ казались бы передъ ней какими-то пеструшками. Несмотря на то, что Чичикову почти знакомо было лицо ея по рисункамъ Андрея Ивановича, онъ смотрѣлъ на нее, какъ оторопѣлый, и потомъ уже замѣтилъ, что у нея былъ существенный недостатокъ, именно—недостатокъ толщины.

- "Рекомендую вамъ мою баловницу!" сказалъ генералъ, обратясь къ Чичикову. "Однако жъ я вашего имени и отече-

ства до сихъ поръ не знаю".

— "Впрочемъ, должно ли быть знаемо имя и отчество человъка, не ознаменовавшаго себя доблестями?" сказалъ Чичиковъ.

— "Все же, однако жъ, нужно знать..."

- "Павелъ Ивановичъ, ваше превосходительство", проговорилъ Чичиковъ, съ легкимъ наклономъ головы на-бокъ.

—"Улинька! Павелъ Ивановичъ сейчасъ сказалъ преинтересную новость. Сосъдъ нашъ Тънтътниковъ совсъмъ не такой глупый человъкъ, какъ мы полагали. Онъ занимается довольно важнымъ дъломъ: исторіей генераловъ двънадцатаго года".

Улинька вдругъ какъ бы вспыхнула и оживилась.

- "Да кто же думалъ, что онъ глупый человѣкъ?" проговорила она быстро. "Это могъ думать развѣ одинъ только Вишнепокромовъ, которому ты вѣришь, папа, который и пустой, и низкій человѣкъ!"
- "Зачѣмъ же низкій? Онъ пустоватъ, это правда", сказалъ генералъ.
- "Онъ подловатъ и гадковатъ, не только что пустоватъ", подхватила живо Улинька. "Кто такъ обидълъ своихъ братьевъ и выгналъ изъ дому родную сестру, тотъ гадкій человъкъ..."

—"Да вѣдь это разсказываютъ только".

— "Разсказывать не будутъ напрасно. У тебя, отецъ, добрѣйшая душа и рѣдкое сердце, но ты поступаешь такъ, что иной подумаетъ о тебѣ совсѣмъ другое. Ты будешь принимать человѣка, о которомъ самъ знаешь, что онъ дуренъ, потому что онъ только краснобай и мастеръ передъ тобой увиваться".

-- "Душа моя! въдь мнъ жъ не прогнать его", сказалъ генералъ.

— "Зачѣмъ прогонять, зачѣмъ и любить?!"

— "А вотъ и нѣтъ, ваше превосходительство", сказалъ Чичиковъ Улинькѣ, съ легкимъ наклономъ головы, съ пріятной улыбкой. "По христіанству, именно такихъ мы должны любить". И тутъ же, обратясь къ генералу, сказалъ съ улыбкой, уже нѣсколько плутоватой: "Изволили ли, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о томъ, что такое — "полюби насъ черненькими, а бъленькими насъ всякій полюбить"?

- "Нътъ, не слыхалъ".
- "А это преказусный анекдотъ," сказалъ Чичиковъ съ плутоватой улыбкой. "Въ имѣніи, ваше превосходительство, у князя Гукзовскаго, котораго, безъ сомнѣнія, ваше превосходительство, изволите знать..."
  - "Не знаю".
- "Былъ управитель, ваше превосходительство, изъ нѣмцевъ, молодой человѣкъ. По случаю поставки рекрутъ и прочаго имѣлъ онъ надобность пріѣзжать въ городъ и, разумѣется, подмазывать судейскихъ. Впрочемъ, и они тоже полюбили, угощали. Вотъ какъ-то одинъ разъ у нихъ на обѣдѣ говоритъ онъ: "Что жъ, господа, когда-нибудь и ко мнѣ, въ имѣнье къ князю". Говорятъ: "Пріѣдемъ". Скоро послѣ того случилось выѣхать суду на слѣдствіе, по дѣлу, случившемуся во владѣніяхъ графа Трехметьева, котораго, ваше превосходительство, безъ сомнѣнія, тоже изволите знать".
  - —"He знаю".
- "Самаго-то слѣдствія они не дѣлали, а всѣмъ судомъ заворотили на экономическій дворъ, къ старику, графскому эконому, да три дни и три ночи безъ просыпу—въ карты. Самоваръ и пуншъ, разумѣется, со стола не сходятъ. Старику-то они ужъ и надоѣли. Чтобы какъ-нибудь отъ нихъ отдѣлаться, онъ и говоритъ: "Вы бы, господа, заѣхали къ княжему управителю-нѣмцу: онъ недалеко отсюда".—"А и въ самомъ дѣлѣ", говорятъ, и съ-полупьяна, небритые и заспанные, какъ были, на телѣги да къ нѣмцу... А нѣмецъ, ваше превосходительство, надобно знать, въ это время только что женился; женился на институткѣ, молоденькой, субтильной (Чичиковъ выразилъ въ лицѣ своемъ субтильность). Сидятъ они двое за чаемъ, ни о чемъ не думая, вдругъ отворяются двери и ввалилось сонмище".
  - "Воображаю—хороши!" сказалъ генералъ, смѣясь.
- -"Управитель такъ и оторопѣлъ, говоритъ: "Что вамъ угодно?"—"А!" говорятъ, "такъ вотъ ты какъ!" И вдругъ, съ этимъ словомъ, перемѣна лицъ и физіогноміи... "За дѣломъ! Сколько вина выкуривается по имѣнью? Покажите книги!" Тотъ сюды-туды. "Эй, понятыхъ!" Взяли, связали, да въ городъ, да полтора года и просидѣлъ нѣмецъ въ тюрьмѣ".
  - ---"Вотъ на!" сказалъ генералъ.

Улинька всплеснула руками.

— "Жена хлопотать! "продолжалъ Чичиковъ. "Ну, что жъ можетъ какая-нибудь неопытная молодая женщина? Спасибо, что случились добрые люди, которые посовътовали пойти на мировую. Отдълался онъ двумя тысячами да угостительнымъ

объдомъ. И на объдъ, когда всъ уже развеселились, и онътакже, вотъ и говорятъ они ему: "Не стыдно ли тебъ такъ поступать съ нами? Ты все бы хотълъ насъ видъть прибранными, да выбритыми, да во фракахъ. Нътъ, ты полюби насъчерненькими, а бъленькими насъ всякій полюбитъ".

Генералъ расхохотался; бользненно застонала Улинька.

- -"Я не понимаю, папа, какъ ты можешь смѣяться!" сказала она быстро. Гнѣвъ отемнилъ прекрасный лобъ ея... "Безчестнѣйшій поступокъ, за который я не знаю, куда бы ихъ слѣдовало всѣхъ услать..."
- -"Другъ мой, я ихъ ничуть не оправдываю", сказалъ генералъ: "но что жъ дълать, если смъшно? Какъ бишь: "полюби насъ бъленькими"?..
- "Черненькими, ваше превосходительство", подхватилъ Чичиковъ.
- "Полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякій полюбитъ. Ха, ха, ха, ха! " И туловище генерала стало колебаться отъ смѣха. Плечи, носившія нѣкогда густые эполеты, тряслись, точно какъ бы носили и понынѣ густые эполеты.

Чичиковъ разрѣшился тоже междуиметіемъ смѣха, но, изъ уваженія къ генералу, пустилъ его на букву е: хе, хе, хе, хе! И туловище его также стало колебаться отъ смѣха, хотя плечи и не тряслись, ибо не носили густыхъ эполетъ.

— "Воображаю, хорошъ былъ небритый судъ!" говорилъ

генералъ, продолжая смѣяться.

— "Да, ваше превосходительство, какъ бы то ни было, трехдневное бдѣніе безъ просыпу — тотъ же постъ: поизнурились, поизнурились! "говорилъ Чичиковъ, продолжая смѣяться.

Улинька опустилась въ кресла и закрыла рукой прекрасные глаза; какъ бы досадуя на то, что не съ кѣмъ было подѣлиться негодованіемъ, сказала она:

-, Я не знаю, меня только беретъ одна досада".

Въ самомъ дѣлѣ, необыкновенно странны были своею противоположностью тѣ чувства, которыя происходили въ сердцахъ троихъ бесѣдовавшихъ людей. Одному была смѣшна неповоротливая ненаходчивость нѣмца; другому смѣшно было оттого, что смѣшно изворотились плуты; третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступокъ. Не было только четвертаго, который бы задумался именно надъ этими словами, произведшими смѣхъ въ одномъ и грусть въ другомъ. Что значитъ, однако же, что и въ паденьи своемъ гибнущій грязный человѣкъ требуетъ любви къ себѣ? Животный ли инстинктъ это? или слабый крикъ души, заглушенный гнетомъ подлыхъ страстей, еще пробивающійся сквозь деревеняющую кору

мерзостей, еще вопіющій: "Братъ, спаси!" Не было четвертаго, которому бы тяжелъй всего была погибающая душа его брата.

— "Я не знаю", говорила Улинька, отнимая отъ лица руку:

"меня одна только досада беретъ".

- "Только, пожалуйста, не гнѣвайся на насъ", сказалъ генералъ. "Мы тутъ ни въ чемъ не виноваты. Поцѣлуй меня и уходи къ себѣ, потому что я сейчасъ буду одѣваться къ обѣду. Вѣдь ты обѣдаешь у меня?" сказалъ генералъ, вдругъ обратясь къ Чичикову.
  - "Если только ваше превосходительство..."

-- "Безъ церемоніи. Щи есть!"

Чичиковъ пріятно наклонилъ голову, и когда приподнялъ потомъ ее вверхъ, онъ уже не увидалъ Улиньки: она исчезнула. Намѣсто ея предсталъ, въ густыхъ усахъ и бакенбардахъ, великанъ-камердинеръ, съ серебряной лоханкой и рукомойникомъ въ рукахъ.

—"Ты мнѣ позволишь одѣваться при себѣ?" сказалъ генералъ, скидая халатъ и засучивая рукава рубашки на богатыр-

скихъ рукахъ.

-- "Помилуйте, не только одъваться, но можете совершать при мн $\mathfrak b$  все, что угодно вашему превосходительству", сказалъ Чичиковъ.

Генералъ сталъ умываться, брызгаясь и фыркая, какъ утка. Вода съ мыломъ летъла во всъ стороны.

- —"Какъ бишь?" сказалъ онъ, вытирая со всѣхъ сторонъ свою толстую шею: "полюби насъ бѣленькими?.."
  - ---, Черненькими, ваше превосходительство ...
- —"Полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякій полюбитъ. Очень, очень хорошо!"

Чичиковъ былъ въ духѣ необыкновенномъ; онъ чувствовалъ какое-то вдохновенье.

- -- "Ваше превосходительство! " сказалъ онъ.
- "Что?" сказалъ генералъ.
- "Есть еще одна исторія".
- —"Какая?"
- —"Исторія тоже смѣшная, но мнѣ-то отъ ней не смѣшно. Даже такъ, что если ваше превосходительство…"
  - ---, Какъ такъ?"
- —"Да вотъ, ваше превосходительство, какъ!.." Тутъ Чичиковъ осмотрѣлся и, увидя, что камердинеръ съ лоханкою вышелъ, началъ такъ: "Есть у меня дядя—дряхлый старикъ. У него триста душъ и, кромѣ меня, наслѣдниковъ никого. Самъ управлять имѣньемъ, по дряхлости, не можетъ, а мнѣ не передаетъ тоже. И какой странный приводитъ резонъ: "Я", гово-

ритъ, "племянника не знаю; можетъ быть, онъ мотъ. Пусть онъ докажетъ мнѣ, что онъ надежный человѣкъ, пусть пріобрѣтетъ прежде самъ собой триста душъ, тогда я ему отдамъ и свои триста душъ".

- "Какой дуракъ!"

— "Справедливо изволили замѣтить, ваше превосходительство. Но представьте же теперь мое положеніе..." Тутъ Чичиковъ, понизивши голосъ, сталъ говорить какъ бы по секрету: "У него въ домѣ, ваше превосходительство, есть ключница, а у ключницы дѣти. Того и смотри, все перейдетъ имъ".

— "Выжилъ глупый старикъ изъ ума и больше ничего", сказалъ генералъ. "Только я не вижу, чѣмъ тутъ я могу пособить".

— "Я придумалъ вотъ что. Теперь, покуда новыя ревижскія сказки не поданы, у помѣщиковъ большихъ имѣній наберется не мало, на ряду съ душами живыми, отбывшихъ и умершихъ... Такъ, если, напримѣръ, ваше превосходительство передадите мнѣ ихъ въ такомъ видѣ, какъ бы онѣ были живыя, съ совершеньемъ купчей крѣпости, я бы тогда эту крѣпость представилъ старику, и онъ, какъ ни вертись, а наслѣдство бы мнѣ отдалъ".

Тутъ генералъ разразился такимъ смѣхомъ, какимъ врядъ ли когда смѣялся человѣкъ: какъ былъ, такъ и повалился онъ въ кресла; голову забросилъ назадъ и чуть не захлебнулся. Весь домъ встревожился. Предсталъ камердинеръ. Дочь прибѣжала въ испугѣ.

--, Папа, что съ тобой случилось?"

-"Ничего, мой другъ. Ха, ха, ха! Ступай къ себѣ, мы сейчасъ явимся обѣдать. Ха, ха, ха!"

И нѣсколько разъ, задохнувшись, вырывался съ новою силою генеральскій хохотъ, раздаваясь отъ передней до послѣдней комнаты, въ высокихъ, звонкихъ генеральскихъ покояхъ.

Чичиковъ съ безпокойствомъ ожидалъ конца этому не-

обыкновенному смѣху.

—"Ну, братъ, извини: тебя самъ чортъ угораздилъ на такую штуку. Ха, ха, ха! Попотчивать старика, подсунуть ему мертвыхъ! Ха, ха, ха, ха! Дядя-то, дядя! Въ какихъ дуракахъ дядя! Ха, ха, ха, ха!"

Чичиковъ находился нѣсколько даже въ конфузномъ положеніи: тутъ же стоялъ камердинеръ, разинувши ротъ и вы-

пуча глаза.

— "Ваше превосходительство, въдь смъхъ этотъ выдумали

слезы", сказалъ онъ.

— "Извини, братъ! Ну, уморилъ. Да я бы пятьсотъ тысячъ далъ за то только, чтобы посмотръть на твоего дядю въ то

время, какъ ты поднесешь ему купчую на мертвыя души. Да что, онъ слишкомъ старъ? Сколько ему лѣтъ?"

— "Восемьдесятъ лѣтъ, ваше превосходительство. Но это келейное, я бы... чтобы..." Чичиковъ посмотрѣлъ значительно въ лицо генерала и въ то же время искоса на камердинера.

-"Поди вонъ, братецъ. Придешь послѣ", сказалъ гене-

ралъ камердинеру. Усачъ удалился.

—"Да, ваше превосходительство... Это, ваше превосходительство, дѣло такое, что я бы хотѣлъ подержать его въ секретѣ..."

- "Разумѣется, я это очень понимаю. Экой дуракъ старикъ! Вѣдь придетъ же въ 80 лѣтъ этакая дурь въ голову! Да что онъ съ виду какъ? бодръ? держится еще на ногахъ?"
  - -"Держится, но съ трудомъ". -"Экой дуракъ! И зубы есть?"

- "Два зуба всего, ваше превосходительство".

--, Экой оселъ! Ты, братецъ, не сердись... а въдь онъ оселъ".

- "Точно такъ, ваше превосходительство. Хоть онъ мнѣ и родственникъ, и тяжело сознаваться въ этомъ, но дѣйствительно оселъ". Впрочемъ, какъ читатель можетъ смекнуть и самъ, Чичикову не тяжело было въ этомъ сознаться, тѣмъ болѣе, что врядъ ли у него былъ когда-либо какой дядя. "Такъ если, ваше превосходительство, будете уже такъ добры…"
- "Чтобы отдать тебѣ мертвыхъ душъ? Да за такую выдумку я ихъ тебѣ съ землей, съ жильемъ! Возьми себѣ все кладбище! Ха, ха, ха, ха! Старикъ-то старикъ! Ха, ха, ха, ха! Въ какихъ дуракахъ! Ха, ха, ха, ха! "И генеральскій смѣхъ пошелъ отдаваться вновь по генеральскимъ покоямъ 1).

## ГЛАВА III.

"Нѣтъ, я не такъ", говорилъ Чичиковъ, очутившись опять посреди открытыхъ полей и пространствъ: "нѣтъ, я не такъ распоряжусь. Какъ только, дастъ Богъ, все покончу благополучно и сдѣлаюсь дѣйствительно состоятельнымъ, зажиточнымъ человѣкомъ, я поступлю тогда совсѣмъ иначе: будетъ у меня тогда и поваръ, и домъ, какъ полная чаша, но будетъ и хозяйственная часть въ порядкѣ. Концы сведутся съ концами, да понемножку всякій годъ будетъ откладываться сумма и для потомства, если только Богъ пошлетъ женѣ плодородье"...

 $<sup>^{</sup> exttt{I}}$ ) Дальше значительный пропускъ; см. прим $^{ exttt{t}}$ чанія въ конц $^{ exttt{t}}$  тома.-Ped.

— "Эй, ты дурачина!"

Селифанъ и Петрушка оглянулися оба съ козелъ.

- "А куда ты ѣдешь?"

"Да какъ изволили приказывать, Павелъ Ивановичъ, къ полковнику Кошкареву", сказалъ Селифанъ.

"А дорогу разспросилъ?"

"Я, Павелъ Ивановичъ, изволите видъть, такъ какъ все хлопоталъ около коляски, такъ оно-съ... генеральскаго конюха только видълъ... А Петрушка разспращивалъ у кучера".

"Вотъ и дуракъ! На Петрушку, сказано, не полагаться:

Петрушка-бревно".

- "Въдь тутъ не мудрость какая", сказалъ Петрушка, глядя искоса: "окромѣ того, что, спустясь съ горы, взять попрямѣй, ничего больше и нътъ".
  - -, А ты, окромъ сивухи, ничего больше, чай, и въ ротъ

не бралъ? Чай, и теперь налимонился?"

Увидя, что рѣчь повернула вона въ какую сторону, Петрушка закрутилъ только носомъ. Хотѣлъ онъ было сказать, что даже и не пробовалъ, да ужъ какъ-то и самому стало

- "Въ коляскъ-съ хорошо-съ ъхать", сказалъ Селифанъ, оборотившись.

—"Что?" —"Говорю, Павелъ Ивановичъ, что въ коляскѣ-де вашей милости хорошо-съ ѣхать, получше-съ, какъ въ бричкѣ---не трясетъ".

-- "Пошелъ, пошелъ! Тебя въдь не спрашиваютъ объ этомъ". Селифанъ хлыснулъ слегка бичомъ по крутымъ бокамъ ло-

шадей и поворотилъ рѣчь къ Петрушкѣ.

- --- "Слышь, мужика Кошкаревъ, баринъ, одълъ, говорятъ, какъ нъмца; поодаль и не распознаешь, --- выступаетъ по-журавлиному, какъ нѣмецъ. И на бабѣ не то, чтобы платокъ повязуютъ пирогомъ или кокошникъ на головѣ, а нѣмецкій капоръ такой, какъ нъмки ходятъ, знашь, въ капорахъ, такъ капоръ называется, знашь, капоръ-ньмецкій такой капоръ ...
- "А тебя какъ бы нарядить нѣмцемъ да въ капоръ!" сказалъ Петрушка, острясь надъ Селифаномъ и ухмыльнувшись. Но что за рожа вышла отъ этой усмѣшки! И подобья не было на усмѣшку, а точно какъ бы человѣкъ, доставши себѣ въ носъ насморкъ и силясь при насморкъ чихнуть, не чихнулъ, но такъ и остался въ положеньи человъка, собирающагося чихнуть.

Чичиковъ заглянулъ изъ-подъ низа ему въ рожу, желая

знать, что тамъ дѣлается, и сказалъ:

— "Хорошъ! а еще воображаетъ, что красавецъ!"

Надобно сказать, что Павелъ Ивановичъ былъ сурьезно увъренъ въ томъ, что Петрушка влюбленъ въ красоту свою, тогда какъ послъдній временами позабывалъ, есть ли у него даже вовсе рожа.

— "Вотъ какъ бы догадались было, Павелъ Ивановичъ", сказалъ Селифанъ, оборотившись съ козелъ: "чтобы выпросить у Андрея Ивановича другого коня, въ обмѣнъ на чубараго; онъ бы, по дружественному расположенію къ вамъ, не отказалъ бы, а это конь-съ, право, подлецъ-лошадь и помѣха".

—"Пошелъ, пошелъ, не болтай!" сказалъ Чичиковъ и про себя подумалъ: "Въ самомъ дѣлѣ, напрасно я не догадался".

Легкимъ ходомъ неслась тъмъ временемъ легкая на ходу коляска. Легко подымалась и вверхъ, хотя подчасъ и неровна была дорога; легко опускалась и подъ гору, хотя были спуски проселочныхъ дорогъ. Съ горы спустились. Дорога шла лугами черезъ извивы ръки, мимо мельницъ. Вдали мелькали пески, выступали картинно одна за другой осиновыя рощи; вблизи же пролетали быстро кусты лозъ, тонкія ольхи и серебристые тополи, ударявшіе вътвями сидъвшихъ на козлахъ Селифана и Петрушку. Съ послъдняго ежеминутно сбрасывали они картузъ. Суровый служитель соскакивалъ сь козелъ, бранилъ глупое дерево и хозяина, который насадилъ его, но привязать картуза или даже придержать рукою не догадался, все надъясь на то, что авось дальше не случится. Деревья же становились гуще: къ осинамъ и ольхамъ начала присоединяться береза, и скоро образовалась лѣсная гущина. Свѣтъ солнца сокрылся. Затемнѣли сосны и ели. Непробудный мракъ безконечнаго лѣса сгущался и, казалось, готовился превратиться въ ночь. И вдругъ промежъ деревъ свътъ, тамъ и тамъ промежъ вътвей и пней, точно живое серебро или зеркала. Лѣсъ сталъ освѣщаться, деревья рѣдѣть, послышались крики—и вдругъ передъ ними озеро. Водная равнина версты четыре въ поперечникъ, вокругъ дерева, позади ихъ избы. Человъкъ 20, по поясъ, по плеча и по горло въ водѣ, тянули къ супротивному берегу неводъ. Посреди ихъ плавалъ проворно, кричалъ и хлопоталъ за всфхъ человфкъ, почти такой же мъры въ вышину, какъ и въ толщину, круглый кругомъ, точно арбузъ. По причинъ толщины онъ уже не могъ ни въ какомъ случаъ потонуть, и какъ бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверхъ; и если бы съло къ нему на спину еще двое человъкъ, онъ бы, какъ упрямый пузырь, остался съ ними на верхушкѣ воды, слегка только подъ ними покряхтывая да пуская носомъ и ртомъ пузыри.

— "Этотъ, Павелъ Ивановичъ", сказалъ Селифанъ, оборотясь съ козелъ: "долженъ быть баринъ, полковникъ Кошкаревъ".



"Объдали! Закричалъ баринъ".



...,Отчего?"

"Оттого, что тѣло у него, изволите видѣть, побѣлѣй, чѣмъ у другихъ, и дородство почтительное, какъ у барина".

Крики между тъмъ становились явственнъй. Скороговоркой

и звонко выкрикивалъ баринъ-арбузъ:

"Передавай, передавай, Денисъ, Козьмѣ! Козьма, бери хвостъ у Дениса! Өома большой, напирай туды же, гдѣ и Өома меньшой! Заходи справа, справа заходи! Стой, стой, чортъ васъ побери обоихъ! Запутали меня самого въ неводъ! Зацѣпили, говорю, проклятые, зацѣпили за пупъ!"

Впачители праваго крыла остановились, увидя, что дѣй-ствительно случилась непредвидѣнная оказія: баринъ запутал-

ся въ сѣти.

— "Вишь ты", сказалъ Селифанъ Петрушкъ: "потащили

барина, какъ рыбу".

Баринъ барахтался и, желая выпутаться, перевернулся на спину, брюхомъ вверхъ, запутавшись еще въ сѣтку. Боясь оборвать сѣть, плылъ онъ вмѣстѣ съ пойманною рыбою, приказавши себя перехватить только впоперекъ веревкой. Перевязавши его веревкой, бросили конецъ ея на берегъ. Человѣкъ съ двадцать рыбаковъ, стоявшихъ на берегу, подхватили конецъ и стали бережно тащить его. Добравшись до мелкаго мѣста, баринъ сталъ на ноги, покрытый клѣтками сѣти, какъ въ лѣтнее время дамская ручка подъ сквозной перчаткой,—взглянулъ вверхъ и увидѣлъ гостя, въ коляскѣ выѣзжавшаго на плотину. Увидя гостя, кивнулъ онъ головой. Чичиковъ снялъ картузъ и учтиво раскланялся съ коляски.

— "Обѣдали"? закричалъ баринъ, подходя съ пойманною рыбою на берегъ, держа одну руку надъ глазами козырькомъ въ защиту отъ солнца, другую же—на манеръ Венеры Меди-

цейской, выходящей изъ бани.

— "Нътъ", сказалъ Чичиковъ.

-, Ну, такъ благодарите же Бога".

-, А что? спросилъ Чичиковъ любопытно, держа надъ

головою картузъ.

— "А вотъ что!" сказалъ баринъ, очутившійся на берегу вмѣстѣ съ карпами и карасями, которые бились у ногъ его и прыгали на аршинъ отъ земли: "это ничего, на это не глядите, а вотъ штука, вонъ гдѣ... А покажите-ка, Өома большой, осетра". Два здоровыхъ мужика вытащили изъ кадушки какоето чудовище. "Каковъ князекъ? изъ рѣки зашелъ!"

— "Да это цълый князь!" сказалъ Чичиковъ.

— "Вотъ то-то же. Поъзжайте-ка вы теперь впередъ, а я за вами. Кучеръ, ты, братецъ, возьми дорогу пониже, черезъ

огородъ. Побъги, телепень Өома меньшой, снять перегородку. А я за вами—какъ тутъ, прежде чъмъ успъете оглянуться".

"Полковникъ чудаковатъ", подумалъ Чичиковъ, проѣхавши, наконецъ, безконечную плотину и подъѣзжая къ избамъ, въ которыхъ однѣ, подобно стаду утокъ, разсыпались по косогору возвышенья, а другія стояли внизу на сваяхъ, какъ цапли. Сѣти, невода, бредни развѣшаны были повсюду. Өома меньшой снялъ перегородку, коляска проѣхала огородомъ и очутилась на площади возлѣ устарѣвшей деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господскихъ строеній.

—"А вотъ я и здѣсь!" раздался голосъ сбоку. Чичиковъ оглянулся и увидѣлъ, что баринъ уже ѣхалъ возлѣ него, одѣтый, на дрожкахъ—травяно-зеленый нанковый сюртукъ, желтые штаны и шея безъ галстука, на манеръ купидона! Бокомъ сидѣлъ онъ на дрожкахъ, занявши собою всѣ дрожки. Чичиковъ котѣлъ было что-то сказать ему, но толстякъ уже исчезъ. Дрожки показались на другой сторонѣ, и только слышался

голосъ:

— "Щуку и семь карасей отнесите повару-телепню, а осетра подавай сюда: я его свезу самъ на дрожкахъ".

Раздались снова голоса: "Өома большой да Өома меньшой!

Козьма да Денисъ!"

Когда же подъѣхалъ онъ къ крыльцу дома, къ величайшему изумленью его, толстый баринъ былъ уже на крыльцѣ и принялъ его въ свои объятья. Какъ онъ успѣлъ такъ слетать, было непостижимо. Они поцѣловались троекратно навкрестъ.

—"Я привезъ вамъ поклонъ отъ его превосходительства,"

сказалъ Чичиковъ.

-- "Отъ какого превосходительства?"

— "Отъ родственника вашего, отъ генерала Александра Дмитріевича".

-"Кто это Александръ Дмитріевичъ?"

—"Генералъ Бетрищевъ", отвъчалъ Чичиковъ съ нъкоторымъ изумленьемъ.

-, Не знаю-съ, незнакомъ".

Чичиковъ пришелъ въ еще большее изумленіе.

- "Какъ же это?.. Я надъюсь, по крайней мъръ, что имъю удовольствие говорить съ полковникомъ Кошкаревымъ?"
- —"Петръ Петровичъ Пѣтухъ,—Пѣтухъ Петръ Петровичъ!" подхватилъ хозяинъ.

Чичиковъ остолбенълъ.

— "Вотъ тебѣ на! Какъ же вы, дураки", сказалъ онъ, оборотившись къ Селифану и Петрушкѣ, которые оба разинули рты и выпучили глаза, одинъ сидя на козлахъ, другой стоя у

дверецъ коляски: "какъ же вы, дураки? Въдь вамъ сказано—къ полковнику Кошкареву... А въдь это Петръ Петровичъ Пътухъ..."

— "Ребята сдѣлали отлично!" сказалъ Петръ Петровичъ. "За это вамъ по чапорухѣ водки и кулебяка въ придачу. Откладывайте коней и ступайте сей же часъ въ людскую!"

— "Я совъщусь", говорилъ Чичиковъ, раскланиваясь: "такая

нежданная ошибка... '

—"Не ошибка", живо проговорилъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ: "не ошибка. Вы прежде попробуйте, каковъ обѣдъ, да потомъ скажете: ошибка ли это? Покорнѣйше прошу," сказалъ онъ, взявши Чичикова подъ руку и вводя его во внутренніе покои. Чичиковъ, чинясь, проходилъ въ дверь бокомъ, чтобъ дать и хозяину пройти съ нимъ вмѣстѣ; но это было напрасно: хозяинъ бы не прошелъ, да его уже и не было. Слышно было, какъ раздавались его рѣчи по двору:

— "Да что жъ, Өома большой? Зачѣмъ онъ до сихъ поръ не здѣсь? Ротозѣй Емельянъ, бѣги къ повару-телепню, чтобы потрошилъ поскорѣй осетра. Молоки, икру, потроха и лещей въ уху, а карасей—въ соусъ. Да раки, раки! Ротозѣй Өома меньшой! гдѣ же раки? раки, говорю, раки?!" И долго раздава-

лися все-раки да раки.

— "Ну, хозяинъ захлопотался", сказалъ Чичиковъ, садясь въ

кресла и осматривая углы и стѣны.

—"А вотъ и я здѣсь", сказалъ, входя, хозяинъ и ведя за собой двухъ юношей, въ лѣтнихъ сюртукахъ,—тонкіе, точно ивовые хлысты, выгнало ихъ вверхъ почти на цѣлый аршинъ выше Петра Петровича.

— "Сыны мои, гимназисты. Пріѣхали на праздники.—Николаша, ты побудь съ гостемъ, а ты, Алексаша, ступай за мною".

И снова исчезнулъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ.

Чичиковъ занялся съ Николашей. Николаша былъ говорливъ. Онъ разсказалъ, что у нихъ въ гимназіи не очень хорошо учатъ, что больше благоволятъ къ тѣмъ, которыхъ маменьки шлютъ побогаче подарки; что въ городѣ стоитъ Ингерманландскій гусарскій полкъ; что у ротмистра Вѣтвицкаго лучше лошадь, нежели у самого полковника, хотя поручикъ Взъёмцевъ ѣздитъ гораздо его почище.

—"A что, въ какомъ состояньи имѣніе вашего батюшки?"

спросилъ Чичиковъ.

-- "Заложено", сказалъ на это самъ батюшка, снова очу-

тившійся въ гостиной: "заложено!"

Чичикову хотълось сдълать то же самое движенье губами, которое дълаетъ человъкъ, какъ дъло идетъ на нуль и оканчивается ничъмъ.

- "Зачъмъ же вы заложили?" спросилъ онъ.

-"Да такъ. Всѣ пошли закладывать, такъ зачѣмъ же отставать отъ другихъ? Говорятъ, выгодно. Притомъ же все жилъ здѣсь, дай-ка еще попробую прожить въ Москвѣ".

— "Дуракъ, дуракъ!" думалъ Чичиковъ: "промотаетъ все, да и дътей сдълаетъ мотишками. Оставался бы себъ, кулебяка, въ

деревив".

"А въдь я знаю, что вы думаете", сказалъ Пътухъ.

-"Что?" спросилъ Чичиковъ, смутившись.

- "Вы думаете: "Дуракъ, дуракъ этотъ Пѣтухъ! зазвалъ обѣдать, а обѣда до сихъ поръ нѣтъ". Будетъ готовъ, почтеннѣйшій. Не успѣетъ стриженая дѣвка косы заплесть, какъ онъ поспѣетъ".
- "Батюшка, Платонъ Михалычъ ѣдетъ!" сказалъ Алексаша, глядя въ окно.
- "Верхомъ на гнѣдой лошади!" подхватилъ Николаша, нагибаясь къ окну. "Ты думаешь, Алексаша, нашъ чагравый хуже его?"

—"Хуже не хуже, но выступка не такая".

Между ними завязался споръ о гнѣдомъ и чагравомъ. Между тѣмъ вошелъ въ комнату красавецъ—стройнаго роста, свѣтлорусыя блестящія кудри и темные глаза. Гремя мѣднымъ ошейникомъ, мордатый песъ, собака-страшилище, вошелъ вслѣдъ за нимъ.

- -"Объдали?" спросилъ Петръ Петровичъ Пътухъ.
- -"Обѣдалъ", сказалъ гость.

-"Что жъ, вы смѣяться, что ли, надо мной пріѣхали?" сказалъ, сердясь, Пѣтухъ. "Что мнѣ въ васъ послѣ обѣда?"

- "Впрочемъ, Петръ Петровичъ", сказалъ гость, усмѣхнувшись: "могу васъ утѣшить тѣмъ, что ничего не ѣлъ за обѣдомъ: совсѣмъ нѣтъ аппетита".
- —"А каковъ былъ уловъ, если бы вы видъли! Какой осетрище пожаловалъ! Карасей и не считали".
- -"Даже завидно васъ слушать", сказалъ гость. "Научите меня быть такъ же веселымъ, какъ вы".
  - —"Да отчего же скучать? помилуйте!" сказалъ хозяинъ.

-"Какъ отчего скучать?—оттого, что скучно".

- -"Мало ѣдите, вотъ и все. Попробуйте-ка хорошенько пообѣдать. Вѣдь это въ послѣднее время выдумали скуку. Прежде никто не скучалъ":
  - -"Да полно хвастать! Будто ужъ вы никогда не скучали?"
- -"Никогда! Да и не знаю, даже и времени нѣтъ для скуки. Поутру проснешься—вѣдь нужно пить чай, а́ тутъ вѣдь приказчикъ, а тутъ и на рыбную ловлю, а тутъ и обѣдъ. По-

слѣ обѣда не успѣешь всхрапнуть, а тутъ и ужинъ, а послѣ пришелъ поваръ—заказывать нужно на завтра обѣдъ. Когда же скучать?"

Во все время разговора Чичиковъ разсматривалъ гостя.

Платонъ Михалычъ Платоновъ былъ Ахиллесъ и Паридъ вмѣстѣ: стройное сложенье, картинный ростъ, свѣжесть—все было собрано въ немъ. Пріятная усмѣшка, съ легкимъ выраженьемъ ироніи, какъ бы еще усиливала его красоту. Но, не-

смотря на все это, было въ немъ что-то неоживленное и сонное. Страсти, печали и потрясенія не проръзали морщины на дѣвственное, свѣжее его лицо, но съ тѣмъ вмѣстѣ и не оживили его.

- "Признаюсь, я тоже", произнесъ Чичиковъ: "не могу понять, --если позволите такъ замѣтить, — не могу понять, какъ при такой наружности, какъ ваша, скучать. Конечно, могутъ быть причины другія: недостача денегъ, притъсненья отъ какихъ нибудь злоумышленниковъ, какъ есть иногда такіе, которые готовы покуситься даже на самую жизнь".



Пътухъ. Рис. П. Боклевскаго.

—"Въ томъ-то и дѣло, что ничего этого нѣтъ", сказалъ Платоновъ. "Повѣрите ли, что иной разъ я бы хотѣлъ, чтобы это было, чтобы была какая-нибудь тревога и волненья, ну, хоть бы, просто, разсердилъ меня кто-нибудь. Но нѣтъ! Скучно—да и только".

— "Не понимаю. Но, можетъ быть, имънье у васъ недостаточное, малое количество душъ?"

-"Ничуть: у насъ съ братомъ земли на десять тысячъ десятинъ и при нихъ тысяча душъ крестьянъ".

-, И при этомъ скучать-непонятно! Но, можетъ быть,

имѣнья въ безпорядкѣ? были неурожаи, много людей вымерло?"
—"Напротивъ, все въ наилучшемъ порядкѣ, и братъ мой отличнѣйшій хозяинъ".

—"Не понимаю!" сказалъ Чичиковъ и пожалъ плечами.

"А вотъ мы скуку сейчасъ прогонимъ", сказалъ хозяинъ. "Бѣжи, Алексаша, проворнѣй на кухню и скажи повару, чтобы поскорѣй прислалъ растегайчиковъ. Да гдѣ жъ ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка? Зачѣмъ не даютъ закуски?"

Но дверь растворилась. Ротозъй Емельянъ и воръ Антошка явились съ салфетками, накрыли столъ, поставили подносъ съ шестью графинами разноцвътныхъ настоекъ. Скоро вокругъ подносовъ и графиновъ обстановилось ожерелье тарелокъ,—икра, сыры, соленые грузди, опенки, да новое принесли изъ кухни что-то въ закрытыхъ тарелкахъ, сквозъ которыя слышно было ворчавшее масло. Ротозъй Емельянъ и воръ Антошка были народъ хорошій и расторопный. Названья эти хозяинъ давалъ только потому, что безъ прозвищъ все какъ-то выходило пръсно, а онъ пръснаго не любилъ; самъ былъ добръ душой, но словцо любилъ пряное. Впрочемъ, и люди за это не сердились.

Закускъ послъдовалъ объдъ. Здъсь добродушный хозяинъ сдълался совершеннымъ разбойникомъ. Чуть замъчалъ у кого одинъ кусокъ, подкладывалъ ему тутъ же другой, приговаривая: "Безъ пары ни человъкъ, ни птица не могутъ жить на свътъ". Съъдалъ гость два — подваливалъ ему третій, приговаривая: "Что жъ за число два? Богъ любитъ троицу". Съъдалъ гость три—онъ ему: "Гдъ жъ бываетъ телъга о трехъ колесахъ? Кто жъ строитъ избу о трехъ углахъ?" На четыре у него была опять поговорка, на пять—тоже.

Чичиковъ съѣлъ чего-то чуть ли не двѣнадцать ломтей и думалъ: "Ну, теперь ничего не приберетъ больше хозяинъ". Не тутъ-то было: хозяинъ, не говоря ни слова, положилъ ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренаго на вертелѣ, лучшую часть, какая ни была, съ почками, да и какого теленка!

- "Два года воспитывалъ на молокѣ", сказалъ хозяинъ: "ухаживалъ, какъ за сыномъ!"
  - -- "Не могу!" сказалъ Чичиковъ.
  - --- "Да вы попробуйте, да потомъ скажите: не могу!
  - "Не взойдетъ, нѣтъ мѣста".
- "Да вѣдь и въ церкви не было мѣста, взошелъ городничій—нашлось; а вѣдь была такая давка, что и яблоку негдѣ было упасть. Вы только попробуйте: этотъ кусокъ—тотъ же городничій".

Попробовалъ Чичиковъ: дъйствительно, кусокъ былъ въ

родѣ городничаго: нашлось ему мѣсто, а, казалось; ничего нельзя было помѣстить.

Съ винами была тоже исторія. Получивши деньги изъ ломбарда, Петръ Петровичъ запасся провизіей на десять лѣтъ впередъ. Онъ то и дѣло подливалъ да подливалъ; чего жъ не допивали гости, давалъ допить Алексашѣ и Николашѣ, которые такъ и хлопали рюмка за рюмкой, а встали изъ-за стола—какъ бы ни въ чемъ не бывали, точно выпили по стакану воды. Съ гостями было не то: въ-силу, въ-силу перетащились они на балконъ и въ-силу помѣстились въ креслахъ. Хозяинъ, какъ сѣлъ въ свое, какое-то четырехмѣстное, такъ тутъ же и заснулъ. Тучная собственность его превратилась въ кузнечный мѣхъ: черезъ открытый ротъ и носовыя ноздри началъ онъ издавать звуки, какіе не бываютъ и въ новой музыкѣ. Тутъ было все—и барабанъ, и флейта, и какой-то отрывистый звукъ, точно собачій лай.

- --"Экъ его насвистываетъ!" сказалъ Платоновъ. Чичиковъ разсмъялся.
- —"Разумъется, если этакъ пообъдать", заговорилъ Платоновъ: "какъ тутъ придти скукъ! тутъ сонъ придетъ".
- -"Да", говорилъ Чичиковъ лѣниво. Глазки стали у него необыкновенно маленькіе. "А все-таки, однако жъ, извините, не могу понять, какъ можно скучать. Противъ скуки есть такъ много средствъ".
  - -, Какія же?"
- "Да мало ли для молодого человъка! Можно танцовать, играть на какомъ-нибудь инструментъ... а не то—жениться".
  - -- "На комъ? скажите".
- —"Да будто въ окружности нътъ хорошихъ и богатыхъ невъстъ?"
  - —"Да нѣтъ".
- "Ну, поискать въ другихъ мѣстахъ, поѣздить". Тутъ богатая мысль сверкнула въ головѣ Чичикова; глаза его стали побольше. "Да вотъ прекрасное средство!" сказалъ онъ, глядя въ глаза Платонову.
  - --. Какое?"
  - "Путешествіе".
  - "Куда жъ ѣхать?"
- "Да если вамъ свободно, такъ поъдемъ со мной", сказалъ Чичиковъ и подумалъ про себя, глядя на Платонова: "А это было бы хорошо: тогда бы можно издержки пополамъ, а починку коляски отнести вовсе на его счетъ".
  - —"А вы куда ѣдете?"
  - "Да какъ сказать-куда? Ъду я, покуда, не столько по

своей надобности, сколько по надобности другого. Генералъ Бет рищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навъстить родственниковъ... Конечно, родственникиродственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя: ибо видъть свътъ, коловращенье людей-кто что ни говори, есть какъ бы живая книга, вторая наука".

Платоновъ задумался.

Чичиковъ между тъмъ такъ помышлялъ: "Право, было бы хорошо! Можно даже и такъ, что всѣ издержки будутъ на его счетъ. Можно даже сдълать и такъ, чтобы отправиться на его лошадяхъ, а мои покормятся у него въ деревнѣ, а въ дорогу взять его коляску".

"Что жъ? почему жъ не проъздиться?" думалъ между тъмъ Платоновъ: "авось-либо будетъ повеселъе. Дома же мнъ дълать нечего, хозяйство и безъ того на рукахъ у брата; стало быть, разстройства никакого. Почему жъ, въ самомъ дѣлѣ, не проѣздиться?"

- "А согласны ли вы", сказалъ онъ вслухъ: "погостить у брата денька два? Безъ этого онъ меня не отпуститъ".
  - --, Съ большимъ удовольствіемъ, хоть три".
- "Ну, если такъ—по рукамъ! **Ъ**демъ!" сказалъ, оживясь, Платоновъ.
- "Браво! " сказалъ Чичиковъ, хлопнувъ по рукѣ его: "ѣдемъ "! --- "Куда? куда?" сказалъ хозяинъ, проснувшись и выпуча на нихъ глаза. "Нѣтъ, государи, и колеса приказано снять съ вашей коляски, а вашъ жеребецъ, Платонъ Михалычъ, отсюда теперь за пятнадцать верстъ. Нътъ, вотъ вы сегодня перено-

чуйте, а завтра послъ ранняго объда и поъзжайте себъ ". "Вотъ тебъ на!" подумалъ Чичиковъ. Платоновъ ничего на это не сказалъ, зная, что Пътухъ держался обычаевъ своихъ кръпко. Нужно было остаться.

Зато награждены они были удивительнымъ весеннимъ вечеромъ. Хозяинъ устроилъ гулянье на рѣкѣ. Двѣнадцать гребцовъ, въ двадцать четыре весла, съ пъснями, понесли ихъ по гладкому хребту зеркальнаго озера. Изъ озера они пронеслись въ рѣку, безпредѣльную, съ пологими берегами по объ стороны. Хоть бы струйкой шевельнулись воды. На катеръ они пили съ калачами чай, подходя ежеминутно подъ протянутые впоперекъ ръки канаты для ловли рыбы снастью. Еще до чаю хозяинъ успѣлъ раздѣться и выпрыгнуть въ рѣку, гдѣ барахтался и шумѣлъ съ полчаса съ рыбаками, покрикивая на Өому большого и Козьму, и, накричавшись, нахлопотавшись, намерзнувши въ водѣ, очутился на катерѣ и такъ пилъ чай, что было завидно. Тъмъ временемъ солнце зашло; осталась небесная ясность.

Крики отдавались звонко. Намѣсто рыбаковъ показались повсюду у береговъ группы купающихся ребятишекъ: хлопанье по водѣ, смѣхъ отдавались далече. Гребцы, хвативши разомъ въ двадцать четыре весла, подымали вдругъ всѣ весла вверхъ, и катеръ самъ собой, какъ легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Здоровый, свѣжій дѣтина, третій отъ руля, запѣвалъ звонко одинъ, вырабатывая чистымъ голосомъ; пятеро подхватывало, шестеро выносило—и разливалась безпредѣльная, какъ Русь, пѣсня; и, заслонивши ухо рукой, какъ бы терялись сами пѣвцы въ ея безпредѣльности. Становилося какъ-то льготно, и думалъ Чичиковъ: "Эхъ, право, заведу себѣ когда-нибудь деревеньку!"—"Ну, что тутъ хорошаго", думалъ Платоновъ: "въ этой заунывной пѣснѣ? отъ ней еще бо́льшая тоска находитъ на душу".

Возвращались назадъ уже сумерками. Весла ударяли впотьмахъ по водамъ, уже не отражавшимъ неба. Едва видны были по берегамъ огоньки. Мѣсяцъ подымался, когда они пристали къ берегу. Повсюду на треногахъ варили рыбаки уху, все изъ ершей да изъ животрепещущихъ рыбъ. Все уже было дома. Гуси, коровы, козы уже давно были пригнаны, и самая пыль отъ нихъ уже давно улеглась, и пастухи, пригнавшіе ихъ, стояли у воротъ, ожидая крынки молока и приглашенья къ ухѣ. Тамъ и тамъ слышались говоръ и гомонъ людской, громкое лаянье собакъ своей деревни и отдаленное-чужихъ деревень. Мъсяцъ подымался, и стали озаряться потемки; и все, наконецъ, озарилось-и озеро, и избы; поблѣднѣли огни; сталъ виденъ дымъ изъ трубъ, осеребренный лучами. Николаша и Алексаша пронеслись передъ ними на двухъ лихихъ жеребцахъ, въ обгонку другъ друга; пыль за ними-какъ отъ стада барановъ. "Эхъ, право, заведу себъ когда-нибудь деревеньку! " думалъ Чичиковъ. Бабенка и маленькіе Чичиковы начали ему снова представляться. Кого жъ не разогрветъ такой вечеръ?

А за ужиномъ опять объѣлись. Когда вошелъ Павелъ Ивановичъ въ отведенную комнату для спанья и, ложась въ постель, пощупалъ животикъ свой: "Барабанъ!" сказалъ: "никакой городничій не взойдетъ!" Надобно же было такому стеченью обстоятельствъ: за стѣной былъ кабинетъ хозяина, стѣна была тонкая, и слышалось все, что тамъ ни говорилось. Хозяинъ заказывалъ повару, подъ видомъ ранняго завтрака, на завтрашній день, рѣшительный обѣдъ, и какъ заказывалъ! У мертваго родился бы аппетитъ. И губами подсасывалъ, и причмокивалъ. Раздавалось только:

— "Да поджарь, да дай взопрѣть хорошенько!"
 А поваръ приговаривалъ тоненькой фистулой:

--, Слушаю-съ. Можно-съ. Можно-съ и такой".

— "Да кулебяку сдѣлай на четыре угла. Въ одинъ уголъ положи ты мнѣ щеки осетра да вязигу, въ другой запусти гречневой кашицы, да грибочковъ съ лучкомъ, да молокъ сладкихъ, да мозговъ, да еще чего знаешь тамъ этакого..."

-- "Слушаю-съ. Можно будетъ и такъ".

— "Да чтобы съ одного боку она, —понимаешь? — зарумянилась бы, а съ другого пусти ее полегче. Да исподку-то, исподку—понимаешь? —пропеки такъ, чтобы разсыпалась, чтобы всю ее проняло, знаешь, сокомъ, чтобы и не услышалъ ее во рту—какъ снъгъ бы растаяла".

"Чортъ побери!" думалъ Чичиковъ, ворочаясь: "просто, не

дастъ спать!"

— "Да сдълай ты мнъ свиной сычугъ. Положи въ середку кусочекъ льду, чтобы онъ взбухнулъ хорошенько. Да чтобы къ осетру обкладка, гарниръ-то, гарниръ-то чтобы былъ побогаче! Обложи его раками да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршецомъ изъ сняточковъ, да подбавь мелкой съчки, хрънку, да груздочковъ, да ръпушки, да морковки, да бобовъ, да нътъ ли еще тамъ какого коренья?"

— "Можно будетъ подпустить брюкву или свеклу звъздоч-

кой", сказалъ поваръ.

— Подпусти и брюкву, и свеклу. А къ жаркому ты сдълай

вотъ какую обкладку..."

"Пропалъ совершенно сонъ!" сказалъ Чичиковъ, переворачиваясь на другую сторону, закуталъ голову въ подушки и закрылъ себя всего одъяломъ, чтобы не слышать ничего. Но сквозь одъяло слышалось безпрестанно: "Да поджарь, да подпеки, да дай взопръть хорошенько". Заснулъ онъ уже на какомъто индюкъ.

На другой день до того объѣлись гости, что Платоновъ уже не могъ ѣхать верхомъ; жеребецъ былъ отправленъ съ конюхомъ Пѣтуха. Они сѣли въ коляску. Мордатый песъ лѣниво

пошелъ за коляской: онъ тоже объѣлся.

—"Нѣтъ, это уже слишкомъ", сказалъ Чичиковъ, когда выѣхали они со двора. "Это даже по-свински. Не безпокойно ли вамъ, Платонъ Михалычъ? Препокойная была коляска и вдругъ стало безпокойно. Петрушка, ты, вѣрно, по глупости, сталъ перекладывать? отовсюду торчатъ какія-то коробки!"

Платоновъ усмѣхнулся.

— "Это, я вамъ объясно", сказалъ онъ: "Петръ Петровичъ насовалъ въ дорогу".

— "Точно такъ", сказалъ Петрушка, оборотясь съ козелъ: "приказано было все поставить въ коляску—пашкеты и пироги".



Петръ Петровичъ Ийтухъ.



- "Точно-съ, Павелъ Ивановичъ", сказалъ Селифанъ, оборотясь съ козелъ, веселый: "очень почтенный баринъ, угостительный помъщикъ! По рюмкъ шампанскаго выслалъ, точно-съ, и приказалъ отъ стола отпустить блюда, очень хорошія блюда, деликатнаго скусу. Такого почтительнаго господина еще и не было".
- "Видите ли? онъ всѣхъ удовлетворилъ", сказалъ Платоновъ. "Однако же, скажите просто: есть ли у васъ время, чтобы заѣхать въ одну деревню, отсюда верстъ десять? Мнѣ бы хотѣлось проститься съ сестрой и зятемъ".
  - "Съ большимъ удовольствіемъ", сказалъ Чичиковъ.
- "Отъ этого вы не будете въ накладѣ: зять мой—весьма замѣчательный человѣкъ".
  - —"По какой части?" спросилъ Чичиковъ.
- "Это первый хозяинъ, какой когда-либо бывалъ на Руси. Онъ въ десять лѣтъ съ небольшимъ, купивши разстроенное имѣніе, едва дававшее двадцать тысячъ, возвелъ его до того, что теперь получаетъ двѣсти тысячъ".
- —"А, почтенный человъкъ! Вотъ этакого человъка жизнь стоитъ того, чтобы быть переданной въ поученье людямъ! Очень, очень будетъ пріятно познакомиться. А какъ по фамиліи?"
  - "Скудронжогло".
  - -, А имя и отчество?"
  - "Константинъ Өедоровичъ".
- "Константинъ  $\Theta$ едоровичъ Скудронжогло. Очень пріятно познакомиться. Поучительно узнать этакого человѣка". И Чичиковъ пустился въ разспросы о Скудронжоглѣ, и все, что онъ узналъ о немъ отъ Платонова, было, точно, изумительно.
- "Вотъ смотрите, въ этомъ мѣстѣ уже начинаются его земли", говорилъ Платоновъ, указывая на поля. "Вы увидите тотчасъ отличье отъ другихъ. Кучеръ, здѣсь возьмешь дорогу налѣво. Видите ли этотъ молодникъ-лѣсъ? Это—сѣянный. У другого въ пятьдесятъ лѣтъ не поднялся бы такъ, а у него въ восемь выросъ. Смотрите, вотъ лѣсъ и кончился, начались уже хлѣба; а черезъ пятьдесятъ десятинъ опять будетъ лѣсъ, гоже сѣянный, а тамъ опять. Смотрите на хлѣба, во сколько разъ они гуще, чѣмъ у другого".
  - "Вижу. Да какъ же онъ это дѣлаетъ?"
- "Ну, разспросите у него, вы увидите, что ни… нѣтъ у него. Это всезнай, такой всезнай, какого вы нигдѣ не найдете. Онъ мало того, что знаетъ, какую почву что любитъ, знаетъ, какое сосѣдство для кого не нужно, по близости какого лѣса нужно сѣять какой хлѣбъ. У насъ у всѣхъ земля трескается отъ засухъ, а у него нѣтъ. Онъ разсчитаетъ, насколько нужно

влажности, столько и дерева разведетъ; у него все играетъ двѣ роли: лѣсъ лѣсомъ, а полю удобренье отъ листьевъ да отъ тѣни. И это во всемъ такъ".

— "Изумительный человѣкъ!" сказалъ Чичиковъ и съ любопытствомъ посматривалъ на поля.

Все было въ порядкъ необыкновенномъ. Лъса были обгороженные; попадались скотные дворы, тоже не безъ причины обстроенные, завидно содержимые; хлъбныя клади росту великанскаго. Обильно и хлѣбно было повсюду. Видно было вдругъ, что живетъ тузъ-хозяинъ. Поднявшись на небольшую возвышенность, увидѣли на супротивной сторонѣ большую деревню, разсыпавшуюся на трехъ горныхъ возвышеніяхъ. Все тутъ было богато: торныя улицы, кръпкія избы; стояла гдъ тельга—тельга была кръпкая и новещенькая; попадался ли конь-конь былъ откормленный и добрый; рогатый скотъ-какъ на отборъ, даже мужичья свинья глядъла дворяниномъ. Такъ и видно, что здъсь именно живутъ тѣ мужики, которые гребутъ, какъ поется въ пѣснѣ, серебро лопатой. Не было тутъ аглицкихъ парковъ, бесъдокъ и мостовъ съ затъями и разныхъ проспектовъ передъ домомъ; отъ избъ до господскаго двора потянулись рабочьи дворы. На крышѣ большой фонарь, не для видовъ, но для разсматриванья, гдѣ, и въ какомъ мѣстѣ, и какъ производились работы.

Они подъвхали къ дому. Хозяина не было; встрвтила ихъ жена, родная сестра Платонова, бълокурая, бълолицая, съ прямо русскимъ выраженьемъ, такъ же красавица, но такъ же полусонная, какъ онъ. Кажется, какъ будто ее мало заботило то, о чемъ заботятся, или оттого, что всепоглощающая дъятельность ничего не оставила на ея долю, или оттого, что она принадлежала, по самому сложенію своему, къ тому философическому разряду людей, которые, имъя и чувства, и мысли, и умъ, живутъ какъ-то вполовину, на жизнь глядятъ въ-полглаза и, видя возмутительныя тревоги и борьбы, говорятъ: "Пусть ихъ, дураки, бъсятся! Имъ же хуже".

- "Здравствуй, сестра!" сказалъ Платоновъ. "Гдъ же Константинъ?"
- "Не знаю. Ему уже слѣдовало быть давно здѣсь. Вѣрно, захлопотался".

Чичиковъ на хозяйку не обратилъ вниманія. Ему было интересно разсмотрѣть жилище этого необыкновеннаго человѣка. Онъ оглянулъ въ комнатѣ все: думалъ онъ отыскать въ ней слѣды свойства самого хозяина,—какъ по раковинѣ можно судить, какого рода сидѣла въ ней устрица или улитка; но этогото и не было. Комнаты были безхарактерны совершенно—про-

сторны, и ничего больше. Ни фресковъ, ни картинъ по стѣнамъ, ни бронзы по столамъ, ни этажерокъ съ фарфоромъ и чашками, ни вазъ, ни цвѣтовъ, ни статуекъ, — словомъ, какъ-то голо. Простая обыкновенная мебель да рояль стоялъ въ сторонѣ, и тотъ покрытъ: какъ видно, хозяйка рѣдко за него садилась. Изъ гостиной отворена была дверь въ кабинетъ хозяина; но и тамъ было такъ же голо, — просто и голо. Видно было, что хозяинъ приходилъ въ домъ только отдохнуть, а не то, чтобы жить въ немъ; что для обдумыванья своихъ плановъ и мыслей ему не надобно было кабинета съ пружинными креслами и всякими покойными удобствами, и что жизнь его заключалась не въ очаровательныхъ грезахъ у пылающаго камина, но прямо въ дѣлѣ: мысль исходила вдругъ изъ самихъ обстоятельствъ, въ ту минуту, какъ они представлялись, и обращалась вдругъ въ дѣло, не имѣя никакой надобности въ томъ, чтобы быть записанной.

— "А! вотъ онъ! Идетъ, идетъ!" сказалъ Платоновъ. Чичиковъ тоже устремился къ окну. Къ крыльцу подходилъ лѣтъ
сорока человѣкъ, живой, смуглой наружности. На немъ былъ
триковый картузъ. По обѣимъ сторонамъ его, снявъ шапки, шли
двое нижняго сословія,—шли, разговаривая и о чемъ-то съ
нимъ толкуя. Одинъ, казалось, былъ простой мужикъ; другой,
въ синей сибиркѣ, какой-то заѣзжій кулакъ и пройдоха.

— "Такъ ужъ прикажите, батюшка, принять!" говорилъ му-

жикъ, кланяясь.

—"Да нѣтъ, братецъ, я ужъ двадцать разъ вамъ повторялъ: не возите больше. У меня матеріалу столько накопилось,

что дѣвать некуда".

— "Да у васъ, батюшка Константинъ Өедоровичъ, весь пойдетъ въ дѣло. Ужъ этакого умнаго человѣка во всемъ свѣтѣ нельзя сыскать. Ваше здоровье всяку вещь въ мѣсто поставитъ. Такъ ужъ прикажите принять".

- "Мнъ, братецъ, руки нужны; мнъ работниковъ доставляй,

а не матеріалъ".

— "Да ужъ въ работникахъ не будете имѣть недостатку. У насъ цѣлыя деревни пойдутъ въ работы: безхлѣбье такое, что и не запомнимъ. Ужъ вотъ бѣда-то, что не хотите насъ совсѣмъ взять, а отслужили бы вѣрою вамъ, ей-Богу, отслужили. У васъ всякому уму научишься, Константинъ Өедоровичъ. Такъ прикажите принять въ послѣдній разъ".

— "Да въдь ты и тогда говорилъ: *въ послъдній разъ*, а

въдь вотъ опять привезъ".

--"Ужъ въ послѣдній разъ, Константинъ Өедоровичъ. Если вы не возьмете, то у меня никто не возьметъ. Такъ ужъ прикажите, батюшка, принятъ".

— "Ну, слушай, этотъ разъ возьму, и то изъ сожалѣнія только, чтобы не провозилъ напрасно. Но если ты привезешь

въ другой разъ, хоть три недѣли канючь—не возьму".

— "Слушаю-съ, Константинъ Өедоровичъ; ужъ будьте покойны, въ другой разъ ужъ никакъ не привезу. Покорнѣйше благодарю". Мужикъ отошелъ, довольный. Вретъ, однако же, привезетъ: *авось*—великое словцо.

— "Такъ ужъ того-съ, Константинъ Өедоровичъ, ужъ сдѣлайте милость... посбавьте", говорилъ шедшій по другую сто-

рону заѣзжій кулакъ въ синей сибиркѣ.

— "Вѣдь я тебѣ на первыхъ порахъ объявилъ. Торговаться я не охотникъ. Я тебѣ говорю опять: я не то, что другой помѣщикъ, къ которому ты подъѣдешь подъ самый срокъ уплаты въ ломбардъ. Вѣдь я васъ знаю всѣхъ. У васъ есть списки всѣхъ, кому когда слѣдуетъ уплачивать. Что жъ тутъ мудренаго? Ему приспичитъ, онъ тебѣ и отдастъ за полцѣны. А мнѣ что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи: мнѣ въ помбардъ не нужно уплачивать".

— "Настоящее дѣло, Константинъ Өедоровичъ. Да вѣдь я того-съ... оттого только, чтобы и впредь имѣть съ вами касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задатку извольте принять". Кулакъ вынулъ изъ-за пазухи пукъ засаленныхъ ассигнацій. Скудронжогло прехладнокровно взялъ ихъ и,

не считая, сунулъ въ задній карманъ своего сюртука.

"Гмъ", подумалъ Чичиковъ: "точно какъ бы носовой платокъ!"

Минуту спустя Скудронжогло показался въ дверяхъ гостиной.

— "Ба, братъ, ты здѣсь!" сказалъ онъ, увидѣвъ Платонова. Они обняпись и поцѣловались. Платоновъ рекомендовалъ Чичикова. Чичиковъ благоговѣйно подступилъ къ хозяину, лобызнулъ его въ щеку, принявши и отъ него впечатлѣнье поцѣлуя.

Лицо Скудронжогла было очень замѣчательно. Въ немъ было замѣтно южное происхожденіе. Волосы на головѣ и на бровяхъ темны и густы, глаза, говорящіе, блеску сильнаго. Умъ сверкалъ во всякомъ выраженьи лица, и ужъ ничего не было въ немъ соннаго. Но замѣтна, однако же, была примѣсь чего-то желчнаго и озлобленнаго. Онъ былъ не совсѣмъ русскаго про-исхожденія. Есть много на Руси русскихъ не русскаго происхожденья, въ душѣ, однако же, русскіе. Скудронжогло не занимался своимъ происхожденьемъ, находя, что это нейдетъ въ дѣло; притомъ не зналъ и другого языка, кромѣ русскаго.

— "Знаешь ли, Константинъ, что я выдумалъ?" сказалъ

Платоновъ.

--..А что?"

- "Выдумалъ я проъздиться по разнымъ губерніямъ; авось ли это вылъчитъ отъ хандры".
  - "Что жъ? это очень можетъ быть".
  - "Вотъ вмъстъ съ Павломъ Ивановичемъ".
- "Прекрасно! Въ какія же мѣста", спросилъ Скудронжогло, привѣтливо обращаясь къ Чичикову: "предполагаете теперь ѣхать?"
- "Признаюсь", сказалъ Чичиковъ, наклоня голову на-бокъ и взявшись рукою за ручку креселъ: "вѣдъ я, покамѣстъ, не столько по своей нуждѣ, сколько по нуждѣ другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя; потому что, точно, не говоря уже о пользѣ, которая можетъ быть въ гемороидальномъ отношеніи, одно уже то, чтобъ увидать свѣтъ, коловращенье людей... кто что ни говори, есть, такъ сказать, живая книга, та же наука".
  - "Да, заглянуть въ иные уголки не мъщаетъ".
- "Превосходно изволили замѣтить", отнесся Чичиковъ: "точно, не мѣшаетъ. Видишь вещи, которыхъ бы не видѣлъ; встрѣчаешь людей, которыхъ бы не встрѣтилъ. Разговоръ съ инымъ тотъ же червонецъ. Научите, почтеннѣйшій Константинъ Өедоровичъ, научите, къ вамъ прибѣгаю. Жду, какъ манны, сладкихъ словъ вашихъ".

Скудронжогло смутился.

- -"Чему же, однако?.. чему научить? Я и самъ учился на мъдныя деньги".
- -"Мудрости, почтеннѣйшій, мудрости! мудрости управлять хозяйствомъ, подобно вамъ; подобно вамъ умѣть извлекать изънего существенные доходы; пріобрѣсть, подобно вамъ, имущество не воображаемое, но существенное, дѣйствительное, и тѣмъ, исполняя долгъ гражданина, заслужить уваженье соотечественниковъ".
- "Знаете ли что?" сказалъ Скудронжогло: "останьтесь денекъ у меня. Я покажу вамъ все управленіе и разскажу обо всемъ. Мудрости тутъ, какъ вы увидите, никакой нѣтъ".
- --- "Братъ, оставайся этотъ день", сказала хозяйка, обращаясь къ Платонову.
- "Мнѣ все равно", произнесъ тотъ равнодушно: "какъ Павелъ Ивановичъ?"
- -"Я съ большимъ удовольствіемъ... Но вотъ обстоятельство—нужно посътить родственника генерала Бетрищева. Есть нъкто полковникъ Кошкаревъ..."

-- "Да въдь онъ... знаете ли вы это? Въдь онъ дуракъ и помъщанъ".

—"Объ этомъ я уже слышалъ. Мнѣ къ нему и дѣла нѣтъ. Но такъ какъ генералъ Бетрищевъ — близкій пріятель и, такъ сказать, благотворитель... такъ уже какъ-то и неловко".

"Въ такомъ случаѣ знаете ли что", сказалъ Скудронжогло: "поѣзжайте къ нему теперь же. У меня стоятъ готовыя пролетки. Къ нему и десяти верстъ нѣтъ, такъ вы слетаете духомъ. Вы даже раньше ужина возвратитесь назадъ".

Чичиковъ съ радостью воспользовался предложеньемъ. Пролетки были поданы, и онъ поъхалъ тотъ же часъ къ полковнику, который изумилъ его такъ, какъ еще никогда ему не случалось изумляться. Все было у полковника необыкновенно. Вся деревня была въ разброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревенъ по всѣмъ улицамъ. Выстроены были какіе-то домы, въ родъ присутственныхъ мъстъ. На одномъ было написано золотыми буквами: Депо земледъльческихъ орудій, на другомъ: Главная счетная экспедиція, на третьемъ: Комитетъ сельскихъ дълъ; Школа нормальнаго просвъщенья поселянь: словомъ, чортъ знаетъ, чего не было! Онъ думалъ, не вътхалъ ли въ губернскій городъ. Самъ полковникъ былъ какой-то чопорный. Лицо какое-то чинное въ видѣ треугольника. Бакенбарды по щекамъ его были протянуты въ струнку; волосы, прическа, носъ, губы, подбородокъ-все какъ бы лежало дотоль подъ прессомъ. Началъ онъ говорить, какъ бы и дъльный человъкъ. Съ первыхъ началъ началъ онъ ему жаловаться на необразованность окружающихъ помѣщиковъ, на великіе труды, которые ему предстоятъ. Принялъ онъ Чичикова ласково и радушно, и ввелъ его совершенно въ довъренность и разсказапъ съ самоуспажденьемъ, сколькихъ и сколькихъ стоило ему трудовъ возвесть имънье до нынъшняго благосостоянія; какъ трудно было дать понять простому мужику, что существуютъ высшія побужденія, которыя доставляєть человъку просвъщенная роскошь, что есть искусство; сколько нужно было бороться съ невѣжествомъ русскаго мужика, чтобы одѣть его въ нѣмецкіе штаны и заставить почувствовать, хотя сколько-нибудь, высшее достоинство человъка; что бабъ, несмотря на всъ усилія, онъ до сихъ поръ не могъ заставить надъть корсетъ, тогда какъ въ Германіи, гдъ онъ стоялъ съ полкомъ въ 14-мъ году, дочь мельника умъла играть даже на фортепіано, говорила пофранцузски и дѣлала книксенъ. Съ соболѣзнованіемъ разсказывалъ онъ, какъ велика необразованность сосъдей-помъщиковъ; какъ мало думаютъ они о своихъ подвластныхъ; какъ они даже смѣялись, когда онъ старался изъяснить, какъ необходимо для хозяйства устроенье письменной конторы, конторъ, комиссіи и даже комитетовъ, чтобы тѣмъ предохранить отъ всякой кражи, и всякая вещь была бы извѣстна, чтобы писарь, управитель и бухгалтеръ образовались бы не какъ-нибудь, но оканчивали бы университетское воспитанье; что, несмотря на всѣ убѣжденія, онъ не могъ убѣдить помѣщиковъ въ томъ, что какая бы выгода была ихъ имѣніямъ, если бы каждый крестьянинъ былъ воспитанъ такъ, чтобы, идя за плугомъ, могъ читать въ то же время книгу о громовыхъ отводахъ.

На это Чичиковъ подумалъ: "Ну, врядъ ли выберется такое время. Вотъ я выучился грамотъ, а "Графиня Лавальеръ"

до сихъ поръ еще не прочитана".

-"Ужасное невѣжество!" сказалъ въ заключенье полковникъ Кошкаревъ: "тьма среднихъ вѣковъ, и нѣтъ средствъ помочь... Повѣрьте, нѣтъ! А я бы могъ всему помочь; я знаю одно средство, вѣрнѣйшее средство".

— "Какое?"

—"Одѣть всѣхъ до одного въ Россіи, какъ ходятъ въ Германіи. Ничего больше, какъ только это, и я вамъ ручаюсь, что все пойдетъ, какъ по маслу: науки возвысятся, торговля подымется, золотой вѣкъ настанетъ въ Россіи".

Чичиковъ глядѣлъ на него пристально и думалъ: "Что жъ? съ этимъ чиниться нечего". Не отлагая дѣла въ дальній ящикъ, онъ объяснилъ полковнику тутъ же, что такъ и такъ: имѣется надобность вотъ въ какихъ душахъ, съ совершеньемъ такихъ-то крѣпостей и всѣхъ обрядовъ.

- -"Сколько могу видть изъ словъ вашихъ, это просьба; не такъ ли?"
  - "Такъ точно".
- "Въ такомъ случаѣ, изложите ее письменно. Она пойдетъ въ комиссію всякихъ прошеній. Комиссія всякихъ прошеній, помѣтивши, препроводитъ ее ко мнѣ. Отъ меня поступитъ она въ комитетъ сельскихъ дѣлъ, тамъ сдѣлаютъ всякія справки и выправки по этому дѣлу. Главноуправляющій вмѣстѣ съ конторою въ самоскорѣйшемъ времени положитъ свою резолюцію, и дѣло будетъ сдѣлано".

Чичиковъ оторопѣлъ.

- "Позвольте", сказалъ: "этакъ дъло затянется".
- —"А!" сказалъ съ улыбкой полковникъ: "вотъ тутъ-то и выгода бумажнаго производства! Оно, точно, нѣсколько затянется, но зато уже ничто не ускользнетъ: всякая мелочь будетъ видна."
- "Но позвольте... Какъ же трактовать объ этомъ письменно? Вѣдь это такого рода дѣло... Души вѣдь нѣкоторымъ образомъ... мертвыя".

– "Очень хорошо. Вы такъ и напишите, что души нѣкс-

торымъ образомъ мертвыя".

-"Ho въдь какъ же—мертвыя? Въдь этакъ же нельзя написать. Онъ хотя и мертвыя, но нужно, чтобы казались, какъ бы были живыя".

- "Хорошо. Вы такъ и напишите: "но нужно, или тре-

буется, чтобы казалось, какъ бы живыя".

Что было дълать съ полковникомъ? Чичиковъ ръшился отправиться самъ поглядъть, что это за комиссіи и комитеты: и что нашелъ онъ тамъ, то было не только изумительно, но превышало ръшительно всякое понятье. Комиссія всякихъ прошеній существовала только на вывъскъ. Предсъдатель ея, прежній камердинеръ, былъ переведенъ во вновь образовавшійся комитетъ сельскихъ построекъ. Мъсто его заступилъ конторщикъ Тимошка, откомандированный на слъдствіе — разбирать пьяницу-приказчика со старостой, мошенникомъ и плутомъ. Чиновника—нигдѣ.

—"Да гдѣ жъ тутъ?.. да какъ добиться какого-нибудь толку?" сказалъ Чичиковъ своему сопутнику, чиновнику по особеннымъ порученіямъ, котораго полковникъ далъ ему въ про-

водники.

— "Да никакого толку не добъетесь", сказалъ проводникъ: "у насъ безтолковщина. У насъ всѣмъ, изволите видѣть, распоряжается комиссія построенія, отрываетъ всѣхъ отъ дѣла, посылаетъ, куда угодно. Только и выгодно у насъ, что въ комиссіи построенія (онъ, какъ видно, былъ недоволенъ на комиссію построенія). У насъ такъ заведено, что всѣ водятъ за носъ барина. Онъ думаетъ, что все-съ какъ слѣдуетъ, а вѣдь это названье только одно".

"Это, однако же, нужно ему сказать", подумалъ Чичиковъ и, пришедши, къ полковнику, объявилъ, что у него каша, и никакого толку нельзя добиться, и комиссія построеній воруетъ

Полковникъ воскипълъ благороднымъ негодованьемъ; тутъ же написалъ восемь строжайшихъ запросовъ: на какомъ основаніи комиссія построеній самоуправно распорядилась съ неподвъдомственными ей чиновниками? какъ могъ допустить главноуправляющій, чтобы предсѣдатель, не сдавши своего поста, отправился на слъдствіе? и какъ могъ видъть равнодушно комитетъ сельскихъ дѣлъ, что даже не существуетъ комиссіи прошеній?

"Ну, пойдетъ кутерьма", подумалъ Чичиковъ и началъ

раскланиваться.

-"Нътъ, я васъ не отпущу. Въ два часа, не болъе, вы

будете удовлетворены во всемъ. Ваше дѣло поручу теперь особенному человѣку, который только что окончилъ университетскій курсъ. Посидите у меня въ библіотекѣ. Тутъ все, что для васъ нужно—книги, бумага, перья, карандаши—все. Пользуйтесь, пользуйтесь всѣмъ—вы господинъ".

Такъ говорилъ Кошкаревъ, отворяя дверь въ книгохранилище. Это былъ огромный залъ, снизу доверху уставленный книгами. Были тамъ даже и чучела животныхъ. Книги по всъмъ частямъ — по части лѣсоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, тысячи всякихъ журналовъ, руководствъ и множество журналовъ, представлявшихъ самыя позднъйшія развитія и усовершенствованія по коннозаводству и естественнымъ наукамъ. Были и такія названія: "Свиноводство, какъ наука". Видя, что здъсь все вещи непріятнаго препровожденія времени, онъ обратился къ другому шкафу. Изъ огня-въ полымя: тутъ были все книги философскія. На одной было заглавіе: "Философія, въ смыслѣ науки"; шесть томовъ въ рядъ, подъ названіемъ: "Предуготовительное вступленіе къ теоріи мышленія въ ихъ общности, совокупности и въ примѣненіи къ уразумѣнію органическихъ началъ обоюднаго раздвоенья общественной производительности". Что ни разворачивалъ Чичиковъ книгу, на всякой страницѣ — проявленье, развитье, абстрактъ, замкнутость и сомкнутость, и чортъ знаетъ, чего тамъ не было. "Нътъ, это все не по мнъ", сказалъ Чичиковъ и оборотился къ третьему шкафу, гдѣ были книги все по части искусствъ. Тутъ вытащилъ какую-то огромную книгу съ нескромными мивологическими картинками и началъ ихъ разсматривать. Это было по его вкусу. Такого рода картинки нравятся холостякамъ среднихъ лѣтъ. Говорятъ, что въ послѣднее время стали онъ нравиться даже и старичкамъ, изощрившимъ вкусъ на балетахъ. Что жъ дѣлать! пряные коренья любитъ человъкъ. Окончивши разсматриванье этой книги, Чичиковъ вытащилъ уже было и другую, въ томъ же родѣ, какъ вдругъ появился полковникъ Кошкаревъ, съ сіяющимъ видомъ и бумагою.

— "Все сдѣлано, и сдѣлано отлично. Человѣкъ этотъ рѣшительно понимаетъ одинъ за всѣхъ. За это я его—выше всѣхъ: заведу особенное, высшее управленіе и поставлю его президентомъ. Вотъ что онъ пишетъ..."

"Ну, слава те, Господи!" подумалъ Чичиковъ и пригото-

вился слушать.

"Приступая къ обдумыванью возложеннаго на меня вашимъ высокородіемъ порученія, честь имѣю симъ донести на оное: 1) Въ самой просьбѣ господина коллежскаго совѣтника и кавалера Павла Ивановича Чичикова есть уже нѣкоторое недо-

разумѣніе: въ изъясненьи того, что требуются ревизскія души постигнутыя всякими внезапностями, вставлены и умершія. Подъ симъ, вѣроятно, они изволили разумѣть близкія къ смерти, а не умершія; ибо умершія не пріобрѣтаются. Что жъ и пріобрѣтать, если ничего нѣтъ? Объ этомъ говоритъ и самая погика, да и въ словесныхъ наукахъ они, какъ видно, не далеко уходили..."

Тутъ на минуту Кошкаревъ остановился и сказалъ:

— "Въ этомъ мѣстѣ, плутъ... онъ немножко кольнулъ васъ. Но судите, однако же, какое бойкое перо—статсъ-секретарскій слогъ; а вѣдь всего три года побылъ въ университетѣ, даже не кончилъ курса".

Кошкаревъ продолжалъ:

- "... въ словесныхъ наукахъ, какъ видно, не далеко... ибо выразились о душахъ умершія, тогда какъ всякому, изучавшему курсъ познаній человѣческихъ, извѣстно заподлинно, что душа безсмертна.—2) Оныхъ упомянутыхъ ревизскихъ душъ, пришлыхъ или прибылыхъ, или, какъ они неправильно изволили выразиться, умершихъ, нѣтъ на лицо таковыхъ, которыя бы не были въ залогѣ, ибо всѣ въ совокупности не только запожены безъ изъятья, но и перезаложены, съ прибавкой по полутораста рублей на душу, кромѣ небольшой деревни "Гурмайловка", находящейся въ спорномъ положеніи по случаю тяжбы съ помѣщикомъ Предищевымъ, и потому ни въ продажу, ни въ залогъ поступить не можетъ".
- —"Такъ зачѣмъ же вы мнѣ этого не объявили прежде? Зачѣмъ изъ пустяковъ держали?" сказалъ съ сердцемъ Чичиковъ.
- -"Да вѣдь какъ же я могъ знать объ этомъ сначала? Въ этомъ-то и выгода бумажнаго производства, что вотъ теперь все, какъ на ладони, оказалось ясно".

"Дуракъ ты, глупая скотина!" думалъ про себя Чичиковъ. "Въ книгахъ копался, а чему выучился?" Мимо всякихъ учтивствъ и приличій, схватилъ онъ шапку—изъ дома. Кучеръ стоялъ съ пролеткой наготовъ и лошадей не откладывалъ: о кормѣ пошла бы письменная просьба, и резолюція— выдать овесъ лошадямъ вышла бы только на другой день. Какъ ни былъ Чичиковъ грубъ и неучтивъ, но Кошкаревъ, несмотря на все, былъ съ нимъ необыкновенно учтивъ и деликатенъ. Онъ насильно пожалъ ему руку и прижалъ ее къ сердцу уже въ то время, какъ тотъ садился, и благодарилъ его за то, что онъ далъ ему случай увидъть на дълъ ходъ производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать, и пружины сельскаго управленья заржавъютъ и осла-

бѣютъ; что, вслѣдствіе этого событія, пришла ему счастливая мысль—устроить новую комиссію, которая будетъ называться комиссіей наблюденія за комиссіею построенія, такъ что уже тогла никто не осмѣлится украсть.

"Оселъ! дуракъ!" думалъ Чичиковъ, сердитый и недовольный во всю дорогу. Ъхалъ онъ уже при звѣздахъ. Ночь была на небѣ. Въ деревняхъ были огни. Подъѣзжая къ крыльцу, онъ увидѣлъ въ окнахъ, что уже столъ былъ накрытъ для ужина.

"Что это вы такъ запоздали?" сказалъ Скудронжогло,

когда онъ показался въ дверяхъ.

— "О чемъ вы это такъ долго съ нимъ толковали?" сказалъ Платоновъ.

—"Уморилъ!" сказалъ Чичиковъ. "Этакого дурака я еще

отъ роду не видывалъ".

—"Это еще ничего!" сказалъ Скудронжогло. "Кошкаревъ— утъщительное явленіе. Онъ нуженъ затъмъ, что въ немъ отражаются карикатурно и виднъй глупости умныхъ людей. Завели конторы и присутствія, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссію, и чортъ ихъ знаетъ, что такое, точно какъ будто бы у нихъ государство какое! Какъ вамъ это нравится? я спрашиваю. Помъщикъ, у котораго пахатныя земли и недостаетъ крестьянъ обрабатывать, а онъ завелъ свъчной заводъ, изъ Лондона мастеровъ выписалъ свъчныхъ, торгашомъ сдълался! Вонъ другой дуракъ еще лучше: фабрику шелковыхъ матерій завелъ!"

— "Да въдь и у тебя же есть фабрики", замътилъ Платоновъ.

-"А кто ихъ заводилъ?—Сами завелись: накопилось шерсти, сбыть некуда, я и началъ ткать сукна, да и сукна толстыя, простыя; по дешевой цѣнѣ ихъ тутъ же на рынкахъ у меня и разбираютъ. Рыбью шелуху, напримѣръ, сбрасывали на мой берегъ шесть лѣтъ сряду; ну, куда ее дѣвать?—я началъ изъ нея варить клей, да сорокъ тысячъ и взялъ. Вѣдь у меня все такъ".

"Экой чортъ!" думалъ Чичиковъ, глядя на него въ оба

глаза: "загребистая какая лапа!"

— "Да я и строеній для этого не строю; у меня нѣтъ зданій съ колоннами да фронтонами. Мастеровъ я не выписываю изъ-за границы, а ужъ крестьянъ отъ хлѣбопашества ни за что не оторву; на фабрикахъ у меня работаютъ только въ голодный годъ, все пришлые, изъ-за куска хлѣба. Этакихъ фабрикъ у меня, братъ, наберется много. Разсмотри только попристальнѣе свое хозяйство, ты увидишь — всякая тряпка пойдетъ въ дѣло, всякая дрянь дастъ доходъ, такъ что послѣ отталкиваешь только да говоришь: не нужно! "

— "Это изумительно", сказалъ Чичиковъ, исполнившись участья: "изумительно! изумительно! Изумительнъе же всего то,

что всякая дрянь даетъ доходъ".

-- "Гм! да не только это!.." Ръчи Скудронжогло не кончилъ: желчь въ немъ пробудилась, и ему хотълось побранить сосъдей-помъщиковъ. "Вонъ опять умникъ-что, вы думаете, у себя завелъ? — Богоугодныя заведенія, каменное строеніе въ деревнь! Христолюбивое дъло!.. Ужъ хочешь помогать, такъ ты помогай всякому мужику исполнить этотъ долгъ, а не отрывай его отъ христіанскаго долга. Помоги сыну пригрѣть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его съ плечъ своихъ. Дай лучше ему возможность пріютить у себя въ дому ближняго и брата, дай ему на это денегъ, помоги всъми силами, а не отлучай его: онъ совсъмъ отстанетъ отъ всякихъ христіанскихъ обязанностей. Донъ-Кишоты, просто, по всѣмъ частямъ!.. Двъсти рублей выходитъ на человъка въ годъ въ богоугодномъ заведеніи!.. Да я на эти деньги буду у себя въ деревнъ десять человъкъ содержать! "Скудронжогло разсердился и плюнулъ.

Чичиковъ не интересовался богоугоднымъ заведеньемъ: онъ хотѣлъ повести рѣчь о томъ, какъ всякая дрянь даетъ доходъ. Но Скудронжогло уже разсердился, желчь въ немъ закипѣла,

и слова полились.

— "А вотъ другой Донъ-Кишотъ просвъщенья: завелъ школы! Ну, что, напримъръ, полезнъе человъку, какъ знанье грамоты? А въдь какъ распорядился? Въдь ко мнъ приходятъ мужики изъ его деревни. "Что это", говорятъ: "батюшка, такое? сыновья наши совсъмъ отъ рукъ отбились, помогать въ работахъ не хотятъ, всъ въ писаря хотятъ, а въдь писарь нуженъ одинъ". Въдь вотъ что вышло!"

Чичикову тоже не было надобности до школъ, но Плато-

новъ подхватилъ этотъ предметъ:

-"Да вѣдь этимъ останавливаться не нужно, что теперь не надобны писаря: послѣ будетъ надобность. Работать нужно для потомства".

— "Да будь, братецъ, хоть ты уменъ! Ну, что вамъ далось это потомство? Всѣ думаютъ, что они какіе-то Петры Великіе. Да ты смотри себѣ подъ ноги, а не гляди въ потомство; хлопочи о томъ, чтобы мужика сдѣлать достаточнымъ да богатымъ, да чтобы было у него время учиться по охотѣ своей, а не то, что съ палкой говорить: "Учись!" Чортъ знаетъ, съ котораго конца начинаютъ!.. Ну, послушайте: ну, вотъ я вамъ на судъ..." Тутъ Скудронжогло подвинулся ближе къ Чичикову и, чтобы заставить его получше вникнуть въ дѣло, взялъ его на абор-

дажъ, другими словами-засунулъ палецъ въ петлю его фрака. "Ну, что можетъ быть яснъе? У тебя крестьяне затъмъ, чтобы ты имъ покровительствовалъ въ ихъ крестьянскомъ быту. Въ чемъ же бытъ? въ чемъ же занятія крестьянина? — Въ хлѣбопашествъ? Такъ старайся, чтобы онъ былъ хорошимъ хлѣбопашцемъ. Ясно? Нѣтъ, нашлись умники, говорятъ: "Изъ этого состоянья его нужно вывести. Онъ ведетъ слишкомъ грубую, простую жизнь: нужно познакомить его съ предметами роскоши". Что сами, благодаря этой роскоши, стали тряпки, а не люди, и бользней чортъ знаетъ какихъ понабрались, и уже нътъ ни одного осьмнадцатилътняго мальчишки, который бы не испробовалъ всего: и зубовъ у него нѣтъ, и плѣшивъ, — такъ хотятъ теперь и этихъ заразить. Да слава Богу, что у насъ осталось хотя одно еще здоровое сословіе, которое не познакомилось съ этими прихотями! За это мы, просто, должны благодарить Бога. Да, хлъбопашцы для меня всъхъ почтеннъе. Дай Богъ, чтобы всъ были хлъбопащцы!"

- "Такъ вы полагаете, что хлѣбопашествомъ всего выгод-

нъе заниматься?" спросилъ Чичиковъ.

- "Законнъе, а не то, что выгоднъе. Воздълывай землю въ потъ лица своего, -- это намъ всѣмъ сказано; это не даромъ сказано. Опытомъ въковъ доказано, что въ земледъльческомъ званіи человъкъ чище нравами. Гдъ хлъбопашество легло въ основанье быта общественнаго, тамъ изобилье и довольство; бъдности нѣтъ, роскоши нѣтъ, а есть довольство. Воздѣлывай землю, сказано человъку, трудись... что тутъ хитрить! Я говорю мужику: "Кому бы ты ни трудился, мнв ли, себв ли, сосвду ли, только трудись. Въ дъятельности я твой первый помощникъ. Нътъ у тебя скотины, вотъ тебъ пошадь, вотъ тебъ корова, вотъ тебъ тельга. Всьмъ, что нужно, готовъ тебя снабдить, но трудись. Для меня смерть, если хозяйство у тебя не въ устройствъ и вижу у тебя безпорядокъ и бъдность. Не потерплю праздности: я затъмъ надъ тобой, чтобы ты трудился". Гм! думаютъ увеличить доходы заведеньями да фабриками! Да ты подумай прежде о томъ, чтобы всякій мужикъ былъ у тебя богатъ, такъ тогда ты и самъ будешь богатъ безъ фабрикъ и безъ заводовъ, и безъ глупыхъ затъй".

— "Чѣмъ больше слушаешь васъ, почтеннѣйшій Константинъ Өедоровичъ", сказалъ Чичиковъ: "тѣмъ большее получаешь желаніе слушать. Скажите, досточтимый мною: если бы, напримѣръ, я возымѣлъ намѣреніе сдѣлаться помѣщикомъ, положимъ, здѣшней губерніи, на что именно слѣдуетъ обратить вниманіе? какъ быть, какъ поступить, чтобы въ непродолжительное время разбогатѣть, тѣмъ исполнивши, такъ сказать, въ виду отечества обязанность гражданина?"

- "Какъ поступить, чтобы разбогатъть? А вотъ какъ..."

сказалъ Скудронжогло.

— "Пойдемъ ужинать!" сказала хозяйка, поднявшись съ дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая въ шаль

молодые продрогнувшіе свои члены.

Чичиковъ схватился со стула съ ловкостью почти военнаго человъка, подлетълъ къ хозяйкъ съ мягкимъ выраженьемъ, въ... деликатнаго штатскаго человѣка, коромысломъ подставилъ ей руку й повелъ ее парадно черезъ двъ комнаты въ столовую, сохраняя во все время пріятное наклоненье головы нѣсколько на-бокъ. Служитель снялъ крышку съ суповой чашки; всъ со стульями придвинулись ближе къ столу, и началось хлебанье супа.

Отдълавши супъ и запивши рюмкой наливки (наливка была отличная), Чичиковъ сказалъ такъ Скудронжоглу: "Позвольте, почтеннъйшій, вновь обратить васъ къ предмету прекращеннаго разговора. Я спрашивалъ васъ о томъ, какъ быть, какъ

поступить, какъ лучше приняться..."

---, Имѣнье, за которое, если бы онъ запросилъ и 40 тысячъ, я бы ему тутъ же отсчиталъ".

-- "Гмъ!" Чичиковъ задумался. "А отчего же вы сами", проговорилъ онъ съ нѣкоторою робостью: "не покупаете его?"

— "Да нужно знать, наконецъ, предълы. У меня и безъ того много хлопотъ около своихъ имѣній. Притомъ у насъ дворяне и безъ того уже кричатъ на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными ихъ положеньями, скупаю земли за безцѣнокъ. Это мнѣ ужъ, наконецъ, надоѣло".

-- "Дворянство способно къ злословью!" сказалъ Чичиковъ. — "А ужъ у насъ, въ нашей губерніи... Вы не можете себъ представить, что они говорять обо мнь. Они меня иначе и не называютъ, какъ сквалыгой и скупердяемъ первой степени. Себя они во всемъ извиняютъ. "Я", говоритъ, "конечно, промотался, но потому, что жилъ высшими потребностями жизни. Мнъ нужны книги, я долженъ жить роскошно, чтобы промышленность поощрять; а этакъ, пожалуй, можно прожить и не разорившись, если бы жить такой свиньею, какъ Скудронжогло". Вѣдь вотъ какъ!"

— "Желалъ бы я быть этакой свиньей!" сказалъ Чичиковъ.

-"И вѣдь это все оттого, что не задаю обѣдовъ, да не занимаю имъ денегъ. Объдовъ я потому не даю, что это меня бы тяготило, я къ этому не привыкъ; а пріѣзжай ко мнѣ ѣсть

<sup>1)</sup> Послѣ этого утрачены изъ тетради двѣ страницы.

то, что я ѣмъ,—милости просимъ! Не даю денегъ взаймы—это вздоръ. Пріѣзжай ко мнѣ въ самомъ дѣлѣ нуждающійся, да разскажи мнѣ обстоятельно, какъ ты распорядишься моими деньгами: если я увижу изъ твоихъ словъ, что ты употребишь ихъ умно, и деньги принесутъ тебѣ явную прибыль,—я тебѣ не откажу и не возьму даже процентовъ. Но бросать деньги на вѣтеръ я не стану. Ужъ пусть меня въ этомъ извинятъ! Онъ затѣваетъ какой-нибудь обѣдъ своей любовницѣ или на сумасшедшую ногу убираетъ мебелями домъ, а ему давай деньги взаймы!.."

Здѣсь Скудронжогло плюнулъ и чуть-чуть не выговорилъ нѣсколько неприличныхъ и бранныхъ словъ въ присутствіи супруги. Суровая тѣнь темной ипохондріи омрачила его живое лицо. Вздоль лба и впоперекъ его собрались морщины, обличи-

тели гнъвнаго движенья взволнованной желчи.

Чичиковъ выпилъ рюмку малиновки и сказалъ такъ:

- "Позвольте мн $^{\pm}$ , досточтимый мною, обратить васъ вновь къ предмету прекращеннаго разговора. Если бы, положимъ, я пріобр $^{\pm}$ лъ то самое им $^{\pm}$ ніе, о которомъ вы изволили упомянуть, то во сколько времени и какъ скоро можно разбогат $^{\pm}$ ть въ такой степени..."
- "Если вы хотите", подхватилъ сурово и отрывисто Скудронжогло, еще полный нерасположенья духа: "разбогатъть скоро, такъ вы никогда не разбогатъте; если же хотите разбогатъть, не спрашивая о времени, то разбогатъте скоро".

- Вотъ оно какъ! сказалъ Чичиковъ.

- "Да", сказалъ Скудронжогло отрывисто, точно какъ бы онъ сердился на самого Чичикова. "Надобно имъть любовь къ труду; безъ этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, повърьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что въ деревнъ тоска... Да я бы умеръ отъ тоски, если бы хотя одинъ день провелъ въ городъ такъ, какъ проводятъ они! Хозяину нътъ времени скучать. Въ жизни его нътъ пустоты все полнота. Нужно только разсмотръть весь этотъ многообразный кругъ годовыхъ занятій-и какихъ занятій!-занятій, истинно возвышающихъ духъ, не говоря уже о разнообразіи. Тутъ человъкъ идетъ рядомъ съ природой, съ временами года, соучастникъ и собесъдникъ всему, что совершается въ твореньи: Еще не появилась весна, а ужъ зачинаются работы: подвозы и дровъ, и всего на время распутицы; подготовка съмянъ; переборка, перемърка по амбарамъ хлъба и пересушка; установленье новыхъ тяголъ. Прошли снъга и ръки, работы такъ вдругъ и закипятъ: тамъ нагрузки на суда, здѣсь расчистка деревъ по лѣсамъ, пересадка деревъ по садамъ, и пошли взрывать повсюду землю. Въ огородахъ работаетъ заступъ, въ поляхъ соха и бо-

рона. И начинаются посъвы — бездълица: грядущій урожай съютъ! Наступило лѣто-покосы, первѣйшій праздникъ хлѣбопашца,бездълица! Пойдутъ жатва за жатвой: за рожью пшеница, за ячменемъ овесъ, а тутъ и дерганье конопли. Мечутъ стога, кладутъ клади. А тутъ и августъ перевалилъ за половинупошла свозка всего на гумны. Наступила осень -- запашки и посъвы озимыхъ хльбовъ, чинка амбаровъ, ригъ, скотныхъ дворовъ, хлѣбный опытъ и первый умолотъ. Наступитъ зима-и тутъ не дремлють работы: первые подвозы въ городъ, молотьба по всѣмъ гумнамъ, перевозка перемолотаго хлѣба изъ риги въ амбары, по лъсамъ рубка и пиленье дровъ, подвозъ кирпичу и матеріалу для весеннихъ построекъ. Да, просто, я и обнять всего не въ состояньи. Какое разнообразіе работъ! Сюда и туда взглянуть идешь: и на мельницу, и на рабочій дворъ, и на фабрики, и на гумна; идешь и къ мужику взглянуть, какъ онъ на себя работаетъ, — бездълица! Да для меня праздникъ, если плотникъ хорощо владъетъ топоромъ; я два часа готовъ предъ нимъ простоять: такъ веселитъ меня работа! А если видищь еще, съ какой цълью все это творится, какъ вокругъ тебя все множится да множится, принося плодъ да доходъ, да я и разсказать вамъ не могу, какое удовольствіе. И не потому, что растутъ деньги, -- деньги деньгами, -- но потому, что все это-дъло рукъ твоихъ; потому, что видишь, какъ ты всему причина и творецъ всего, и отъ тебя, какъ отъ какогонибудь мага, сыплется изобилье и добро на все. Да гдѣ вы найдете мнѣ равное наслажденье?" сказалъ Скудронжогло, и лицо его поднялось кверху, всѣ морщины исчезнули. Какъ царь въ день торжественнаго вънчанья своего, сіялъ онъ. "Да въ цѣломъ мірѣ не отыщете вы подобнаго наслажденья! Здѣсь, именно здѣсь, подражаетъ Богу человѣкъ: Богъ предоставилъ Себъ дъло творенья, какъ высщее наслажденье, и требуетъ отъ человъка также, чтобы онъ былъ творцомъ благоденствія и стройнаго теченья діль. И это называють скучнымъ дѣломъ!"

Какъ пѣнья райской птички, заслушался Чичиковъ сладкозвучныхъ хозяйскихъ рѣчей. Глотали слюнку его уста. Глаза умаслились и выражали сладость, и все бы онъ слушалъ.

— "Константинъ! пора вставать", сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Платоновъ приподнялся, Скудронжогло приподнялся, Чичиковъ приподнялся, хотя хотълось ему все сидъть да слушать. Поставивъ руку коромысломъ, повелъ Чичиковъ обратно хозяйку. Но голова его не была склонена привътливо на-бокъ, недоставало ловкости въ оборотахъ. Его мысли были заняты существенными оборотами и соображеньями.

— "Что ни разсказывай, а все, однако же, скучно", говорилъ, идя позади ихъ, Платоновъ.

"Гость, кажется, очень неглупый человъкъ", думалъ хозяинъ: "степененъ въ словахъ и не щелкоперъ". И, подумавши, сталъ онъ еще веселѣе, точно какъ бы самъ разогрѣлся отъ своего разговора, точно какъ бы празднуя, что нашелъ человѣка, готоваго слушать умные совѣты.

Когда потомъ помъстились они всъ въ маленькой, уютной комнаткѣ, озаренной свѣчками, насупротивъ большой стеклянной двери въ садъ, Чичикову сдѣлалось такъ пріютно, какъ не бывало давно, точно какъ бы послѣ долгихъ странствованій приняла его родная крыша и, по совершеньи всего, получилъ онъ желаемое и бросилъ скитальческій посохъ, сказавши: "довольно! "Такое обаятельное расположенье навелъ ему на душу разумный разговоръ хозяина. Есть для всякаго сердца такія рѣчи, которыя какъ бы ближе и родственнъй ему другихъ рѣчей; и часто неожиданно, въ глухомъ, забытомъ захолустьи, на безлюдьи безлюдномъ, встрътишь человъка, котораго гръющая бесъда заставитъ позабыть тебя и бездорожье дороги, и безпріютность ночлеговъ, и современный свѣтъ, полный глупостей людскихъ, обмановъ, обманывающихъ человъка; и живо потомъ, навсегда и навъки останется проведенный такимъ образомъ вечеръ, и все, что тогда случилось и было, удержитъ върная память: и кто соприсутствоваль, и кто на какомъ мъстъ стоялъ, и что было въ рукахъ его, стѣны, углы и всякую бездѣлушку.

Такъ и Чичикову замѣтилось все въ тотъ вечеръ: и эта малая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выраженье, воцарившееся въ лицѣ умнаго хозяина, и поданная Платонову трубка съ янтарнымъ мундштукомъ, и дымъ, который онъ сталъ пускать въ толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смѣхъ миловидной хозяйки, прерываемый словами: "Полно, не мучь его", и веселыя свѣчки, и сверчокъ въ углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, которая оттолѣ на нихъ глядѣла, облокотясь на вершины деревъ, изъ чащи которыхъ высвистывали весенніе соловьи.

— "Сладки мнѣ ваши рѣчи, досточтимый мною Константинъ Өедоровичъ", произнесъ Чичиковъ "Могу сказать, что не встрѣчалъ во всей Россіи человѣка, подобнаго вамъ по уму".

Скудронжогло улыбнулся.

-"Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ", сказалъ онъ: "ужъ если хотите знать умнаго человѣка, такъ у насъ, дѣйствительно, есть одинъ, о которомъ, точно, можно сказать—"умный человѣкъ", котораго я подметки не стою".

- "Кто это?" съ изумленьемъ спросилъ Чичиковъ.
- —"Это нашъ откупщикъ Муразовъ".
- "Въ другой разъ уже про него слышу!" вскрикнулъ Чичиковъ.
- "Это человѣкъ, который не то, что имѣньемъ помѣщика, цѣлымъ государствомъ управитъ. Будь у меня государство, я бы его сей же часъ сдѣлалъ министромъ финансовъ".
- "Слышалъ. Говорятъ, человѣкъ, превосходящій мѣру вся-
- каго въроятія: десять милліоновъ, говорятъ, нажилъ".

   "Какое десять! перевалило за сорокъ. Скоро половина
- Россіи будетъ въ его рукахъ".
   "Что вы говорите!" вскрикнулъ Чичиковъ, оторопъвъ.
- "Всенепремѣнно. У него теперь приращенье должно идти съ быстротой невѣроятной. Это ясно. Медленно богатѣетъ только тотъ, у кого какія-нибудь сотни тысячъ; а у кого милліоны, у того радіусъ великъ: что ни захватитъ, такъ вдвое и втрое противу самого себя. Поле-то, поприще слишкомъ просторно. Тутъ ужъ и соперниковъ нѣтъ: съ нимъ некому тягаться. Какую цѣну чему ни назначитъ, такая и останется: некому перебить".

Вытаращивъ глаза и разинувши ротъ, какъ вкопанный, смотръпъ Чичиковъ въ глаза Скудронжогло. Захватило духъ въ груди ему.

- "Уму непостижимо!" сказалъ онъ, приходя немного въ себя: "каменъетъ мысль отъ страха. Изумляются мудрости Промысла въ разсматриваньи букашки; для меня болъе изумительно, когда въ рукахъ смертнаго могутъ обращаться такія громадныя суммы! Позвольте предложить вамъ вопросъ насчетъ одного обстоятельства: скажите, въдь это, разумъется, вначалъ пріобрътено не безъ гръха?"
- "Самымъ безукоризненнымъ путемъ и самыми справедливыми средствами".
- "Не повърю, почтеннъйшій, извините, не повърю. Если бъ это были тысячи, еще бы такъ, но милліоны... извините, не повърю".
- "Напротивъ, тысячи трудно безъ грѣха, а милліоны наживаются легко. Милліонщику нечего прибѣгать къ кривымъ путямъ. Прямой-таки дорогой такъ и ступай, все бери, что ни лежитъ передъ тобой. Другой не подыметъ: всякому не по силамъ".
- "Уму непостижимо! И что всего непостижимъй, это то, что дъло въдь началось изъ копейки!"
- "Да иначе и не бываетъ. Это законный порядокъ вещей", сказалъ Скудронжогло. "Кто воспитался на тысячахъ,

тотъ уже не пріобрѣтетъ: у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нѣтъ! Начинать нужно съ начала, а не съ середины. Снизу, снизу нужно начинать. Тутъ только узнаешь хорошо людъ и бытъ, среди которыхъ придется потомъ изворачиваться. Какъ вытерпишь на собственной кожѣ то да другое, да какъ узнаешь, что всякая копейка алтыннымъ гвоздемъ прибита, да какъ перейдешь всѣ мытарства, тогда тебя умудритъ и вышколитъ такъ, что ужъ не дашь промаха ни въ какомъ предпріятьи и не оборвешься. Повѣрьте, это правда. Съ начала нужно начинать, а не съ середины. Кто говоритъ мнѣ: "Дайте мнѣ 100 тысячъ, я сейчасъ разбогатѣю", я тому не повѣрю: онъ бьетъ на удачу, а не навѣрняка. Съ копейки нужно начинать!"

— "Въ такомъ случаѣ я разбогатѣю", сказалъ Чичиковъ: "потому что начинаю почти, такъ сказать, съ ничего". Онъ

разумѣлъ мертвыя души.

- "Константинъ, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и

поспать", сказала хозяйка: "а ты все болтаешь".

—"И непремѣнно разбогатѣете", сказалъ Скудронжогло, не слушая хозяйки. "Къ вамъ потекутъ рѣки, рѣки золота. Не будете знать, куда дѣвать доходы".

Какъ очарованный, сидълъ Павелъ Ивановичъ въ золотой области возрастающихъ грезъ и мечтаній. Закружилися его

мысли...

- "Право, Константинъ, Павлу Ивановичу пора спать".

— "Да что жъ тебъ? Ну, и ступай, если захотълось! " сказалъ хозяинъ и остановился: громко, по всей комнатъ, раздалось храпънье Платонова, а вслъдъ за нимъ Ярбъ захрапълъ еще громче. Уже давно слышался отдаленный стукъ въ чугунныя доски. Дъло потянуло за полночь. Скудронжогло замътилъ, что въ самомъ дълъ пора на покой. Всъ разбрелись, пожелавъ спокойнаго сна другъ другу, и не замедлили имъ воспользоваться.

Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Онъ обдумывалъ, какъ сдѣлаться помѣщикомъ не фантастическаго, но существеннаго имѣнія. Послѣ разговора съ хозячномъ все становилося такъ ясно; возможность разбогатѣть казалась такъ очевидной. Трудное дѣло хозяйства становилось теперь такъ легко и понятно и такъ казалось свойственно самой его натурѣ, что началъ помышлять онъ сурьезно о пріобрѣтеніи не воображаемаго, но дѣйствительнаго помѣстья; онъ опредѣлилъ тутъ же на деньги, которыя будутъ выданы ему изъ ломбарда за фантастическія души, пріобрѣсть помѣстье уже не фантастическое. Уже онъ видѣлъ себя дѣйствующимъ и правящимъ именно такъ, какъ поучалъ Скудронжогло, — расто-

ропно, осмотрительно, ничего не заводя новаго, не узнавши насквозь всего стараго, все высмотрфвши собственными глазами. всѣхъ мужиковъ узнавши, всѣ излишества отъ себя оттолкнувши. отдавши себя только труду да хозяйству... Уже заранъе предвкушалъ онъ то удовольствіе, которое будетъ онъ чувствовать, когда заведется стройный порядокъ, и бойкимъ ходомъ двигнутся всв пружины хозяйства, двятельно толкая другь друга. Трудъ закипитъ, и подобно тому, какъ въ ходкой мельницъ шибко вымалывается изъ зерна мука, пойдетъ вымалываться изъ всякаго дрязгу и хламу чистоганъ да чистоганъ. Чудный хозяинъ такъ и стоялъ предъ нимъ ежеминутно. Это былъ первый человъкъ во всей Россіи, къ которому почувствовалъ онъ уваженіе личное: доселѣ уважалъ онъ человѣка или за хорошій чинъ, или за большіе достатки; собственно за умъ онъ не уважалъ еще ни одного человъка. Скудронжогло былъ первый. Чичиковъ понялъ и то, что съ этакимъ нечего толковать о мертвыхъ душахъ, и самая ръчь объ этомъ будетъ неумъстна. Его занималъ теперь другой прожектъ-купить имѣнье Хлобуева. Десять тысячъ у него было; другія десять тысячъ предполагалъ онъ призанять у Скудронжогло, такъ какъ онъ самъ объявилъ уже, что готовъ помочь всякому, желающему разбогатъть и заняться хозяйствомъ. Остальныя десять тысячъ можно было обязаться потомъ, по заложеніи душъ. Заложить всѣ накупленныя души еще нельзя было, потому что не было еще земель, на которыя слъдовало переселить ихъ. Хотя увърялъ онъ, что въ Херсонской губерніи есть у него земли, но онъ существовали больше въ предположеніи. Предполагалось еще и скупить ихъ въ Херсонской губерніи, потому что онѣ тамъ продавались за безцѣнокъ и даже отдавались даромъ, лишь бы только на нихъ селились. Думалъ онъ также и о томъ, что надобно торопиться закупать, у кого какіе остались бъглецы и мертвецы, ибо помъщики другъ передъ другомъ спъшатъ закладывать имънія, и скоро во всей Россіи можетъ не остаться и угла, не заложеннаго въ казну. Всѣ эти мысли поперемѣнно наполняли его голову и мъшали ему спать. Наконецъ, сонъ, который уже цѣлые четыре часа держалъ весь домъ, какъ говорится, въ своихъ объятіяхъ, принялъ въ объятія и Чичикова. Онъ заснулъ крѣпко...

## ГЛАВА IV.

На другой день все обдѣлалось какъ нельзя лучше. Скудронжогло далъ съ радостью десять тысячъ безъ процентовъ, безъ поручительства, просто, подъ одну расписку: такъ былъ онъ готовъ помогать всякому на пути къ пріобрѣтенію. Этого мало: онъ самъ взялся сопровождать Чичикова къ Хлобуеву, съ тѣмъ, чтобы осмотрѣть вмѣстѣ съ нимъ имѣніе. Послѣ сытнаго завтрака всѣ они отправились, сѣвши всѣ трое въ коляску Павла Ивановича; пролетки хозяина слѣдовали за ними порожнякомъ. Ярбъ бѣжалъ впереди, сгоняя съ дороги птицъ. Въ полтора часа съ небольшимъ сдѣлали они восемнадцать верстъ и увидѣли деревушку съ двумя домами: одинъ большой и новый, недостроенный и остававшійся вчернѣ нѣсколько лѣтъ; другой маленькій и старенькій. Хозяина нашли они растрепаннаго, заспаннаго, недавно проснувшагося; на сюртукѣ у него была заплата, а на сапогѣ дырка.

Прівзду гостей онъ обрадовался, какъ Богъ вѣсть чему: точно какъ бы увидѣлъ онъ братьевъ, съ которыми надолго

разставался.

- "Константинъ Өедоровичъ! Платонъ Михайловичъ!" вскрикнулъ онъ: "отцы родные! вотъ одолжили прівздомъ! Дайте протереть глаза! А ужъ, право, думалъ, что ко мнв никто не завдетъ. Всякъ бъгаетъ меня, какъ чумы: думаетъ— попрошу взаймы. Охъ, трудно, трудно, Константинъ Өедоровичъ! Вижу—самъ всему виной! Что дълать? свинья свиньей зажилъ. Извините, господа, что принимаю васъ въ такомъ нарядъ: сапоги, какъ видите, съ дырами. Да чъмъ васъ потчивать? скажите".
- "Пожалуйста безъ околичностей. Мы къ вамъ пріѣхали за дѣломъ", сказалъ Скудронжогло. "Вотъ вамъ покупщикъ, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ".
- "Душевно радъ познакомиться. Дайте прижать мн $\mathfrak b$  вашу руку".

Чичиковъ далъ ему объ.

- "Хотълъ бы очень, почтеннъйшій Павелъ Ивановичъ, показать вамъ имъніе, стоящее вниманія... Да что, господа, позвольте спросить, вы объдали?"
- "Обѣдали, обѣдали", сказалъ Скудронжогло, желая отдѣлаться. "Не будемъ мѣшкать и пойдемъ теперь же".

"Въ такомъ случаѣ пойдемъ".

Хлобуевъ взялъ въ руки картузъ. Гости надъли на головы картузы, и всъ отправились пъшкомъ осматривать деревню.

"Пойдемъ осматривать безпорядки и безпутство мое", говорилъ Хлобуевъ. "Конечно, вы сдѣлали хорошо, что пообѣдали. Повѣрите ли, Константинъ Өедоровичъ, курицы нѣтъ въ домѣ,—до того дожилъ. Свиньей себя веду, просто свиньей!"

Глубоко вздохнувъ и какъ бы чувствуя, что мало будетъ участія со стороны Константина Өедоровича, и жестковато его сердце, подхватилъ подъ руку Платонова и пошелъ съ нимъ впередъ, прижимая крѣпко его къ груди своей. Скудронжогло и Чичиковъ остались позади и, взявшись подъ руки, слѣдовали за ними въ отдаленіи.

— "Трудно, Платонъ Михалычъ, трудно! "говорилъ Хлобуевъ Платонову. "Не можете вообразить, какъ трудно! Безденежье, безхлѣбье, безсапожье! Трынъ-трава бы это было все, если бы былъ молодъ и одинъ. Но когда всѣ эти невзгоды станутъ тебя ломать подъ старость, а подъ бокомъ жена, пятеро дѣтей, — сгрустнется, поневолѣ сгрустнется..."

Платонову стало жалко.

- "Ну, а если вы продадите деревню, это васъ поправитъ?" спросилъ онъ.
- —"Какое поправитъ!" сказалъ Хлобуевъ, махнувши рукой. "Все пойдетъ на уплату необходимъйшихъ долговъ, а затъмъ для себя не останется и тысячи".
  - —"Такъ что жъ вы будете дѣлать?"
- —"А Богъ знаетъ", говорилъ Хлобуевъ, пожимая плечами.

Платоновъ удивился. "Какъ же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться изъ такихъ обстоятельствъ?"

- --, Что жъ предпринять?"
- -- "Будто нѣтъ уже средствъ?"
- "Никакихъ".
- -- "Ну, ищите должности, возьмите какое-нибудь мфсто".
- "Вѣдь я губернскій секретарь. Какое жъ мнѣ могутъ дать выгодное мѣсто? Жалованье дадутъ ничтожное, а вѣдь у меня жена, пятеро дѣтей".
- "Ну, частную какую-нибудь должность. Пойдите въ управляюще".
  - "Да кто жъ мнъ повъритъ имъніе? Я промоталъ свое".
- "Ну, да если голодъ и смерть грозятъ, нужно же чтонибудь предпринимать. Я спрошу, не можетъ ли братъ мой черезъ кого-либо въ городъ выхлопотать какую-нибудь должность".
- "Нѣтъ, Платонъ Михайловичъ", сказалъ Хлобуевъ, вздохнувши и сжавши кр $\pm$ пко его руку: "не гожусь я теперь никуда. Одряхл $\pm$ лъ прежде старости своей, и поясница болитъ

отъ прежнихъ грѣховъ, и ревматизмъ въ плечѣ. Куды мнѣ! Что разорять казну! И безъ того теперь завелось много служащихъ ради доходныхъ мѣстъ. Храни Богъ, чтобы изъ-за доставки мнѣ жалованья прибавлены были подати на бѣдное сословіе: и безъ того ему трудно при этомъ множествѣ сосущихъ. Нѣтъ, Платонъ Михайловичъ, Богъ съ нимъ".

"Вотъ положеніе!" думалъ Платоновъ. "Это хуже моей спячки".

Тѣмъ временемъ Скудронжогло и Чичиковъ, идя позади ихъ на порядочномъ разстояни, такъ между собою говорили:

- "Вонъ запустилъ какъ все!" говорилъ Скудронжогло. "Довелъ мужика до какой бѣдности! Когда случился падежъ, такъ ужъ тутъ нечего глядѣть на свое добро. Тутъ все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтобы онъ не оставался и одного дни безъ средствъ производить работу. Теперь и годами не поправишь: и мужикъ уже излѣнился, и загулялъ, и сталъ пьяница".
- "Такъ, стало быть, теперь не совсѣмъ выгодно и покупать эдакое имѣніе?" спросилъ Чичиковъ.

Тутъ Скудронжогло взглянулъ на Чичикова такъ, какъ бы хотѣлъ ему сказать: "Ты что за невѣжа! съ азбуки, что ли, нужно съ тобой начинать?"

— "Невыгодно! да черезъ три года я буду получать двадцать тысячъ годового дохода съ этого имѣнія, —вотъ оно какъ невыгодно! Въ пятнадцати верстахъ — бездѣлица! А земля - то какова? разглядите землю! Все поемныя мѣста. Да я засѣю пьномъ, да тысячъ на пять одного льну отпущу; рѣпой засѣю на рѣпѣ выручу тысячи четыре. А вонъ смотрите — рожь поднялась; вѣдь это все падаль. Онъ хлѣба не сѣялъ — я это знаю. Да этому имѣнью полтораста тысячъ, а не сорокъ".

Чичиковъ сталъ опасаться, чтобы Хлобуевъ не услышалъ,

и потому отсталъ еще подальше.

— "Вонъ сколько земли оставилъ впустѣ! " говорилъ, начиная сердиться, Скудронжогло. "Хоть бы повъстилъ впередъ, такъ набрели бы охотники. Ну, ужъ если нечѣмъ пахать, такъ копай подъ огородъ, — огородомъ бы взялъ. Мужика заставилъ пробыть четыре года безъ труда — бездѣлица! Да вѣдь этимъ однимъ ты уже его развратилъ и навѣки погубилъ; ужъ онъ успѣлъ привыкнуть къ лохмотью и бродяжничеству! " Сказавши это, плюнулъ Скудронжогло, и желчное расположеніе осѣнило сумрачнымъ облакомъ его чело...

— "Я не могу здѣсь больше оставаться: мнѣ смерть глядьть на этотъ безпорядокъ и запустѣнье! Вы теперь можете съ нимъ покончить и безъ меня. Отберите у этого дурака по

скорѣе сокровище. Онъ только безчеститъ Божій даръ!" И, сказавши это, Скудронжогло простился съ Чичиковымъ и, нагнавши хозяина, сталъ также прощаться.

-, Помилуйте, Константинъ Өедоровичъ", говорилъ уди-

вленный хозяинъ: "только что пріѣхали— и назадъ!"

— "Не могу. Мнѣ крайняя надобность быть дома", сказалъ Скудронжогло, простился, сѣлъ и уѣхалъ на своихъ пролеткахъ.

Казалось, какъ будто Хлобуевъ понялъ причину его отъъзда. "Не выдержалъ Константинъ Өедоровичъ", сказалъ онъ. "Чувствую, что не весело такому хозяину, каковъ онъ, глядъть на эдакое безпутное управленье. Върите ли, что не могу, Павелъ Ивановичъ... что почти вовсе не съялъ хлъба въ этомъ году! Какъ честный человѣкъ, сѣмянъ не было, не говоря уже о томъ, что нечъмъ пахать. — Вашъ братецъ, Платонъ Михайловичъ, говорятъ, необыкновенный хозяинъ; а Константинъ Өедоровичъ, что ужъ говорить! это Наполеонъ своего рода. Часто, право, думаю: Ну, зачѣмъ столько ума дается въ одну голову? ну, что бы хоть каплю его въ мою глупую, хоть бы на то, чтобы сумълъ домъ свой держать! Ничего не умъю, ничего не могу. Ахъ, Павелъ Ивановичъ, возьмите въ свое распоряжение! Жаль больше всего мнъ мужичковъ бъдныхъ. Чувствую, что не умълъ быть...., не могу быть взыскательнымъ и строгимъ. Да и какъ пріучить ихъ къ порядку, когда самъ безпорядоченъ! Я бы ихъ отпустилъ сей же часъ на волю всъхъ, да какъ-то устроенъ русскій человѣкъ, какъ-то не можетъ безъ покупателя... Такъ и задремлетъ, такъ и заплъснетъ".

— "Вѣдь это, точно, странно", сказалъ Платоновъ: "отчего это у насъ такъ, что если не смотришь во всѣ глаза за простымъ человѣкомъ, сдѣлается и пьяницей, и негодяемъ?"

— "Отъ недостатка просвъщенія", замътиль Чичиковъ.

— "Ну, Богъ вѣсть отъ чего. Вотъ мы и просвѣтились, а вѣдь какъ живемъ? Я и въ университетѣ былъ, и слушалъ лекціи по всѣмъ частямъ, а искусству и порядку жить не только не выучился, а еще какъ бы больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякія новыя утонченности да комфорты, больше познакомился съ такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я безтолково учился? Только нѣтъ: вѣдь такъ и другіе товарищи. Можетъ быть, два-три человѣка извлекли себѣ настоящую пользу, да и то оттого, можетъ быть, что и безъ того были умны, а прочіе вѣдь только и стараются узнать то, что портитъ здоровье, да и выманиваетъ деньги, Ей-Богу! Вѣдь приходили только затѣмъ, чтобы аплодировать профессорамъ, раздавать имъ награды, а не самимъ отъ нихъ

получать. Такъ изъ просвѣщенья-то мы все-таки выберемъ то, что погаже; наружность его схватимъ, а его самого не возьмемъ. Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, не умѣемъ мы жить отъ чегото другого, а отъ чего, ей-Богу, я не знаю".

"Причины должны быть", сказалъ Чичиковъ.

Вздохнулъ глубоко бѣдный Хлобуевъ и сказалъ такъ: "Иной разъ, право, мнѣ кажется, что будто русскій человѣкъ—какой-то пропащій человѣкъ. Нѣтъ силы воли, нѣтъ отваги на постоянство. Хочешь все сдѣлать—и ничего не можешь. Все думаешь—съ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтрашняго дня примешься за все, какъ слѣдуетъ, съ завтрашняго дня сядешь на діэту; ничуть не бывало: къ вечеру того же дни такъ объѣшься, что только хлопаешь глазами, и языкъ не ворочается,—право; и эдакъ всѣ".

— "Нужно въ запасѣ держать благоразуміе", сказалъ Чичиковъ: "ежеминутно совѣщаться съ благоразуміемъ, вести съ

нимъ дружескую бесъду".

- "Да что!" сказалъ Хлобуевъ. "Право, мнѣ кажется, мы совсѣмъ не для благоразумія рождены. Я не вѣрю, чтобы изъ насъ былъ кто-нибудь благоразумнымъ. Если я вижу, что иной даже и порядочно живетъ, собираетъ и копитъ деньгу, не вѣрю я и тому: на старости и его чортъ попутаетъ—спуститъ потомъ все вдругъ! И всѣ у насъ такъ: и благородные, и мужики, и просвѣщенные, и непросвѣщенные. Вонъ какой былъ умный мужикъ: изъ ничего нажилъ сто тысячъ, а какъ нажилъ сто тысячъ, пришла въ голову дурь сдѣлать ванну изъ шампанскаго, и выкупался въ шампанскомъ. Но вотъ мы, кажется, и все обсмотрѣли. Больше ничего нѣтъ. Хотите развѣ взглянуть на мельницу? Впрочемъ, въ ней нѣтъ колеса, да и строенье никуда не годится".
  - -, Что жъ и разсматривать ее! сказалъ Чичиковъ.
- "Въ такомъ случаѣ пойдемъ домой". И они направили шаги къ дому.

На возвратномъ пути были виды тѣ же. Неопрятный безпорядокъ такъ и выказывалъ отовсюду безобразную свою наружность. Все было опущено и запущено Сердитая баба, възамасляной дерюгѣ, прибила до полусмерти бѣдную дѣвчонку и ругала на всѣ бока... всѣхъ чертей. Какая - то философическая борода глядѣла съ равнодушіемъ стоическимъ изъ окошка на гнѣвъ пьяной бабы; другая борода зѣвала. Одинъ чесалъ у себя пониже спины, другой зѣвалъ. Зѣвота видна была на строеніяхъ и на всемъ: крыши также зѣвали. Платоновъ, глядя на нихъ, зѣвнулъ. "Мое-то будущее достоянье—мужики", подумалъ Чичиковъ: "дыра на дырѣ и заплата на заплатѣ!" И точно, на

одной избѣ, вмѣсто крыши, лежали цѣликомъ ворота; провалившіяся окна подперты были жердями, стащенными съ господскаго амбара. Словомъ, въхозяйство введена была, кажется, система Тришкина кафтана: отрѣзывались обшлага и фалды на заплату локтей.

Они вошли въ комнаты. Чичикова нъсколько поразило смѣщенье нищеты съ нѣкоторыми блестящими бездѣлушками позднъйшей роскоши. Посреди изорванной утвари и мебели -новенькія бронзы. Какой-то Шекспиръ сидълъ на чернильниць; на столъ лежала какая-то ручка слоновой кости для почесыванья себъ самому спины. Хлобуевъ отрекомендовалъ имъ хозяйку жену. Она была хоть куда; въ Москвъ не ударила бы лицомъ въ грязь. Платье на ней было со вкусомъ, по модѣ. Говорить любила больше о городъ да о театръ, который тамъ завелся. По всему было видно, что деревню она любила меньше, чѣмъ мужъ, и что зѣвала она еще больше Платонова, когда оставалась одна. Скоро комната наполнилась дътьми. прелестными дъвочками и мальчиками. Ихъ было пятеро; шестое принеслось на рукахъ. Всѣ были прекрасны: мальчики и дъвочки — заглядънье. Они были одъты мило и со вкусомъ, были рѣзвы и веселы, и отъ этого самаго было еще грустнѣе глядъть на нихъ. Лучше бы одъты они были уже дурно, въ простыхъ пестрядевыхъ юбкахъ и рубашкахъ, бѣгали себѣ по двору и ничѣмъ не отличались отъ простыхъ крестьянскихъ дътей! Къ хозяйкъ пріъхала гостья. Дамы ушли на свою половину. Дъти убъжали вслъдъ за ними. Мужчины остались одни.

Чичиковъ приступилъ къ покупкъ. По обычаю всъхъ покупщиковъ, сначала онъ охаялъ покупаемое имъніе и, охаявши

его со всѣхъ сторонъ, сказалъ:

— "Какая же будетъ ваша цѣна?"

— "Видите ли что?" сказалъ Хлобуевъ. "Запрашивать съ васъ дорого не буду, да и не люблю: это было бы съ моей стороны и безсовъстно. Я отъ васъ не скрою также и того, что въ деревнъ моей изъ ста душъ, числящихся по ревизіи, и пятидесяти нътъ на лицо: прочіе или померли отъ эпидемической бользни, или отлучились безпаспортно, такъ что вы почитайте ихъ какъ бы умершими. Поэтому-то я и прошу съ васъ всего только тридцать тысячъ".

—"Hy, вотъ — тридцать тысячъ! Имѣнье запущено, люди

мертвы, и тридцать тысячъ! Возьмите 25 тысячъ".

-"Павелъ Ивановичъ, я могу его заложить въ ломбардъ въ 25 тысячъ; понимаете ли это? Тогда я получаю 25 тысячъ, и имѣніе при мнѣ. Продаю я единственно затѣмъ, что мнѣ нужны скоро деньги, а при закладкѣ была бы проволочка, надобно бы платить приказнымъ, а платить нечѣмъ".

"Ну, да все-таки возьмите 25 тысячъ".

Платонову сдѣлалось совѣстно за Чичикова. "Покупайте, Павелъ Ивановичъ", сказалъ онъ. "За имѣнье можно всегда дать эту цѣну. Если вы не дадите за него тридцати тысячъ, мы съ братомъ складываемся и покупаемъ".

Чичиковъ испугался... "Хорошо!" сказалъ онъ: "даю 30 тысячъ. Вотъ двъ тысячи задатку даю вамъ теперь, 8 тысячъ

чрезъ недълю, а остальныя 20 тысячъ черезъ мъсяцъ".

-"Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, только на томъ условіи, чтобы деньги какъ можно скорѣе. Теперь вы мнѣ дайте пятнадцать тысячъ по крайней мѣрѣ, а остальныя никакъ не дальше, какъ черезъ двѣ недѣли".

-- "Да нѣтъ пятнадцати тысячъ! Десять тысячъ у меня всего теперь. Дайте соберу". То-есть, Чичиковъ лгалъ: у него

было двадцать тысячъ.

— "Нѣтъ, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ! я говорю, что необходимо нужны пятнадцать тысячъ".

"Да, право, недостаетъ пяти тысячъ. Не знаю самъ, от-

куда взять".

-- "Я вамъ займу", подхватилъ Михайловъ  $^{1}$ ).

- "Развъ эдакъ!" сказалъ Чичиковъ и подумалъ про себя: "А это, однако же, кстати, что онъ даетъ взаймы: въ такомъ случать завтра можно будетъ привезти". Изъ коляски была принесена шкатулка и тутъ же было изъ нея вынуто десять тысячъ Хлобуеву; остальныя же пять тысячъ объщано было привезти ему завтра: то-есть, объщано; предполагалось же привезти три; другія потомъ, денька черезъ два или три; а если можно, то и еще нъсколько просрочить. Павелъ Ивановичъ какъ-то особенно не любилъ выпускать изъ рукъ деньги. Если жъ настояла крайняя необходимость, то все-таки, казалось ему, лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То-есть, онъ поступалъ, какъ всъ мы: въдь намъ пріятно же поводить просителя. Пусть его натретъ себъ спину въ передней! Будто ужъ и нельзя подождать ему! Какое намъ дѣло до того, что, можетъ быть, всякій часъ ему дорогъ, и терпятъ отъ того дѣла его! "Приходи, братецъ, завтра, а сегодня мнѣ какъ-то некогда".

\_\_"Гдѣ жъ вы послѣ этого будете жить?" спросилъ Пла-

тоновъ Хлобуева. "Есть у васъ другая деревушка?"

— "Деревушки нѣтъ, а я переѣду въ городъ. Все же равно это было нужно сдѣлать не для себя, а для дѣтей. Имъ нужны будутъ учители Закону Божію, музыкѣ, танцованью. Вѣдь этого въ деревнѣ нельзя достать!"

<sup>1)</sup> Платоновъ.

"Куска хлѣба нѣтъ, а дѣтей хочетъ учить танцованью!" подумалъ Чичиковъ.

"Странно!" подумалъ Платоновъ.

"Что жъ? нужно намъ чѣмъ-нибудь вспрыснуть сдѣлку", сказалъ Хлобуевъ. "Эй, Кирюшка! принеси, братъ, бутылку шампанскаго".

"Куска хлѣба нѣтъ, а шампанское есть!" подумалъ Чичиковъ.

Платоновъ не зналъ, что и думать.

Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуевъ развязался, сталъ уменъ и милъ: остроты и анекдоты сыпались у него безпрерывно. Въ рѣчахъ его оказалось столько познанья людей и свѣта! Такъ хорошо и вѣрно видѣлъ онъ многія вещи, такъ мѣтко и ловко очерчивалъ въ немногихъ словахъ сосѣдей-помѣщиковъ, такъ видѣлъ ясно недостатки и ошибки всѣхъ, такъ хорошо зналъ исторію разорившихся баръ— и почему, и какъ, и отчего они разорились; такъ оригинально и мѣтко умѣлъ передавать малѣйшія ихъ привычки, что они оба были совершенно обворожены его рѣчами и готовы были признать его за умнѣйшаго человѣка.

"Послушайте, " сказалъ Платоновъ, схвативши его за руку: "какъ вамъ, при такомъ умѣ, опытности и познаніяхъ житейскихъ, не найти средствъ выпутаться изъ вашего затруднительнаго положенія?"

"Средства-то есть", сказалъ Хлобуевъ, и вслѣдъ затѣмъ выгрузилъ имъ цѣлую кучу прожектовъ. Всѣ они были до того нелѣпы, такъ странны, такъ мало истекали изъ познанья людей и свѣта, что оставалось только пожимать плечами да говорить: "Господи Боже! какое необъятное разстоянье между знаньемъ свѣта и умѣньемъ пользоваться этимъ знаньемъ!" Почти всѣ прожекты основывались на потребности вдругъ достать откуда-нибудь сто или двѣсти тысячъ. Тогда, казалось ему, все бы устроилось, какъ слѣдуетъ, и хозяйство бы пошло, и прорѣхи всѣ бы заплатались, и доходы можно бы учетверить, и себя привести въ возможность выплатить всѣ долги. И оканчивалъ онъ рѣчь свою: "Но что прикажете дѣлать? Нѣтъ, да и нѣтъ такого благодѣтеля, который бы рѣшился дать двѣсти или хоть сто тысячъ взаймы! Видно, ужъ Богъ не хочетъ".

"Еще бы", подумалъ Чичиковъ: "эдакому дураку послалъ Богъ двъсти тысячъ!"

— "Есть у меня, пожалуй, трехмилліонная тетушка", сказалъ Хлобуевъ: "старушка богомольная: на церкви и монастыри даетъ, но помогать ближнему тугенька. А старушка очень замѣчательная, —прежнихъ временъ тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней однѣхъ канареекъ сотни четыре; моськи и приживалки, и слуги, какихъ ужъ теперь нѣтъ. Меньшому изъ слугъ будетъ лѣтъ 60, хоть она и зоветъ его: "Эй, малый!" Если гость какъ-нибудь себя не такъ поведетъ, такъ она за обѣдомъ прикажетъ обнести его блюдомъ. И обнесутъ, право".

Платоновъ усмъхнулся.

"А какъ ея фамилія и гдѣ она проживаетъ?" спросилъ Чичиковъ.

— "Живетъ она у насъ же въ городъ — Александра Ивановна Ханасарова".

"Отчего жъ вы не обратитесь къ ней?" сказалъ съ участьемъ Платоновъ. "Мнѣ кажется, если бы она только поближе вошла въ положенье вашего семейства, она бы не въ силахъ

была отказать вамъ, какъ бы ни была туга".

"Ну, нѣтъ, въ силахъ! У тетушки натура крѣпковата. Это старушка-кремень, Платонъ Михайлычъ! Да къ тому жъ есть и безъ меня угодники, которые около нея увиваются. Такъ, есть одинъ, который мѣтитъ въ губернаторы. Приплелся ей въ родню... Богъ съ нимъ! можетъ быть, и успѣетъ. Богъ съ ними со всѣми! Я подъѣзжать и прежде не умѣлъ, а теперь и подавно: спина ужъ не гнется".

"Дуракъ!" подумалъ Чичиковъ. "Да я бы за этакой тетуш-

кой ухаживалъ, какъ нянька за ребенкомъ!"

"Что жъ, вѣдь этакъ разговаривать сухо", сказалъ Хлобуевъ. "Эй, Кирюшка! принеси-ка еще другую бутылку шампанскаго".

-- "Нѣтъ, нѣтъ, я больше не могу пить", сказалъ Платоновъ.

-"Я также", сказалъ Чичиковъ, и оба отказались они рѣшительно.

"Ну, такъ, по крайней мѣрѣ, дайте мнѣ слово побывать у меня въ городѣ: 8-го іюня я даю маленькій обѣдъ нашимъ городскимъ сановникамъ".

"Помилуйте!" воскликнулъ Платоновъ. "Въ такомъ состояніи, разорившись совершенно,—и еще объдъ".

"Что жъ дѣлать? нельзя: это долгъ", сказалъ Хлобуевъ.

"Они меня также угощали".

"Что съ нимъ дѣлать?" подумалъ Платоновъ. Онъ еще не зналъ того, что на Руси, въ Москвѣ и другихъ городахъ, водятся такіе мудрецы, которыхъ жизнь— необъяснимая загадка. Все, кажется, прожилъ, кругомъ въ долгахъ, ни откуда никакихъ средствъ, и обѣдъ, который задается, кажется, послѣдній; и думаютъ обѣдающіе, что завтра же хозяина потащатъ въ

тюрьму. Проходить послѣ того 10 лѣть—мудрецъ все еще держится на свѣтѣ; еще больше прежняго кругомъ въ долгахъ и такъ же задаетъ обѣдъ, и всѣ думаютъ, что онъ послѣдній, и всѣ увѣрены, что завтра же потащатъ хозяина въ тюрьму.

Почти такой же мудрецъ былъ Хлобуевъ. Только на одной Руси можно было существовать такимъ образомъ. Не имъя ничего, онъ угощалъ и хлѣбосольничалъ, и даже оказывалъ покровительство, поощряль всякихъ артистовъ, прівзжавшихъ въ городъ, давалъ имъ у себя пріютъ и квартиру. Если бы кто заглянулъ въ домъ его, находившійся въ городѣ, онъ бы никакъ не узналъ, кто въ немъ хозяинъ. Сегодня попъ въ ризахъ служилъ тамъ молебенъ; завтра давали репетицію французскіе актеры; въ иной день какой-нибудь, неизвѣстный никому почти въ домѣ, поселялся въ самой гостиной съ бумагами и заводилъ тамъ кабинетъ, и это не смущало и не безпокоило никого въ домъ, какъ бы было житейское дъло. Иногда по цълымъ днямъ не бывало крохи въ домъ, иногда же задавали въ немъ такой объдъ, который удовлетворилъ бы вкусу утонченнъйшаго гастронома, и хозяинъ являлся праздничный, веселый, съ осанкой богатаго барина, съ походкой человѣка, котораго жизнь протекаетъ въ избыткѣ и довольствѣ. Зато временами бывали такія тяжелыя минуты, что другой давно бы, на его мѣстѣ, повѣсился или застрѣлился. Но его спасало религіозное настроеніе, которое страннымъ образомъ совмѣщалось въ немъ вмѣстѣ съ безпутною его жизнью. Въ эти горькія, тяжелыя минуты развертывалъ онъ книгу и читалъ житія страдальцевъ и тружениковъ, воспитывавшихъ духъ свой быть превыше страданій и несчастій. Душа его въ это время вся размягчалась, умилялся духъ, и слезами исполнялись глаза его. И — странное дъло! — почти всегда приходила къ нему въ то время откуда-нибудь неожиданная помощь: или кто-нибудь изъ старыхъ друзей его вспоминалъ о немъ и присылалъ ему деньги; или какая-нибудь проъзжая незнакомая барыня, христолюбивая, великодушная душа, нечаянно услышавъ о немъ исторію и тронувшись, съ стремительнымъ великодушьемъ женскаго сердца, присылала ему богатую подачу; или выигрывалось гдв-нибудь въ пользу его дъло, о которомъ онъ никогда и не слыхалъ. Благоговъйно, благодарно признавалъ онъ въ это время необъятное милосердье Провидѣнья, служилъ благодарственный молебенъ ивновь начиналъ безпутную жизнь свою.

— "Жалокъ онъ мнѣ, право, жалокъ!" сказалъ Чичикову Платоновъ, когда они выѣхали отъ него.

<sup>— &</sup>quot;Блудный сынъ!" сказалъ Чичиковъ. "О такихъ людяхъ и жалъть нечего".

И скоро они оба перестали о немъ думать: Платоновъпотому, что лѣниво и полусонно смотрѣлъ на положенья людей, такъ же, какъ и на все въ мірѣ. Сердце его сострадало и щемило при видъ страданій другихъ, но впечатлънья не впечатлъвались глубоко въ его душъ. Онъ потому не думалъ о Хлобуевѣ, что и о себѣ самомъ не думалъ. Чичиковъ потому не думалъ о Хлобуевъ, что всъ мысли были заняты пріобрътенною покупкою. Онъ исчислялъ, разсчитывалъ и соображалъ всѣ выгоды купленнаго имѣнія. И какъ ни разсматривалъ, на какую сторону ни оборачивалъ дъло, видълъ, что во всякомъ случав покупка была выгодна. Можно было поступить и такъ, чтобы заложить имъніе въ ломбардъ. Можно было поступить и такъ, чтобы заложить однихъ только мертвецовъ и бѣглыхъ. Можно было поступить и такъ, чтобы прежде выпродать по частямъ всѣ лучшія земли, а потомъ уже заложить въ ломбардъ. Можно было распорядиться и такъ, чтобы заняться самому хозяйствомъ и сдълаться помъщикомъ, по образцу Попонжогла 1), пользуясь его совътами, какъ сосъда и благодътеля. Можно было поступить даже и такъ, чтобы перепродать въ частныя руки имъніе (разумъется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себъ бъглыхъ и мертвецовъ. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть изъ этихъ мъстъ и не заплатить Скудронжоглъ денегъ, взятыхъ у него взаймы. Словомъ, всячески, какъ ни оборачивалъ онъ это дѣло, видѣлъ, что во всякомъ случаѣ покупка была выгодна. Онъ почувствовалъ удовольствіе отъ того, что сталъ теперь помъщикомъ, помъщикомъ не фантастическимъ, но дъйствительнымъ помѣщикомъ, у котораго есть уже и земли, и угодья, и люди, — люди не мечтательные, не въ воображеньи пребываемые, но существующіе. И понемногу началъ онъ и подпрыгивать, и потирать себъ руки, и подпъвать, и приговаривать, и вытрубилъ на кулакѣ, приставивши его себѣ ко рту, какъ бы на трубъ, какой-то маршъ, и даже выговорилъ въ слухъ нѣсколько поощрительныхъ словъ и названій себѣ самому, въ родѣ мордашки и каплунчика. Но потомъ, вспомнивши, что онъ не одинъ, притихнулъ вдругъ, постарался кое-какъ замять неумъренный порывъ восторгновенья, и когда Платоновъ, принявши кое-какіе изъ этихъ звуковъ за обращенную къ нему ръчь, спросилъ у него: "Чего?" онъ отвъчалъ: "Ничего".

Тутъ только, оглянувшись вокругъ себя, онъ замѣтилъ, что они ѣхали прекрасною рощей. Миловидная березовая ограда тянулась у нихъ справа и слѣва. Между деревъ показалась бѣ-

<sup>1)</sup> Скудронжогло.

лая каменная церковь. Въ концѣ улицы показался господинъ, шедшій къ нимъ навстрѣчу, въ картузѣ, съ суковатой палкой въ рукъ. Аглицкій песъ, на высокихъ ножкахъ, бъжалъ передъ нимъ.

"Стой!" сказалъ Платоновъ кучеру и выскочилъ изъ коляски. Чичиковъ вышелъ вслѣдъ за нимъ также изъ коляски. Они пошли пъшкомъ навстръчу господина. Ярбъ уже успълъ облобызаться съ аглицкимъ псомъ, съ которымъ, какъ видно, былъ знакомъ уже давно, потому что принялъ равнодушно въ свою толстую морду живое лобызанье Азора (такъ назывался аглицкій песъ). Проворный песъ, именемъ Азоръ, облобызавши Ярба, подбъжалъ къ Платонову, вскочилъ къ нему съ намъреньемъ лизнуть его въ губы, но не досталъ и, оттолкнутый имъ, вскочилъ на Чичикова, лизнулъ его въ ухо, побѣжалъ снова къ Платонову, пробуя лизнуть его хоть въ ухо.

Платоновъ и господинъ, шедшій навстрѣчу, въ это время

сошлись и обнялись.

---, Помилуй, Платонъ! что это ты со мною дѣлаешь?" живо спросилъ господинъ.

— "Какъ что?" равнодушно отвъчалъ Платоновъ.

- "Да какъ же въ самомъ дѣлѣ? три дня отъ тебя ни слуху, ни духу! Конюхъ отъ Пѣтуха привелъ твоего жеребца. "Поъхалъ", говоритъ, "съ какимъ-то бариномъ". Ну, хоть бы слово сказалъ: куда, зачѣмъ, на сколько времени? Помилуй, братецъ, какъ же можно этакъ поступать? А я Богъ знаетъ чего не передумалъ въ эти дни!"

—"Ну, что жъ дълать? позабылъ", сказалъ Платоновъ. "Мы заъхали къ Константину Өедоровичу... Онъ тебъ кланяется, сестра также. Рекомендую тебъ Павла Ивановича Чичикова.-Павелъ Ивановичъ, братъ Василій. Прошу полюбить его такъ

же, какъ и меня".

Братъ Василій и Чичиковъ, снявши картузы, поцѣло-

"Кто бы такой былъ этотъ Чичиковъ?" думалъ братъ Василій. "Братъ Платонъ на знакомства неразборчивъ и, върно, не узналъ, что онъ за человъкъ". И оглянулъ онъ Чичикова, насколько позволяло приличіе. Чичиковъ стоялъ нѣсколько наклонивши голову и сохранивъ пріятное выраженье въ лицъ.

Съ своей стороны Чичиковъ оглянулъ также, насколько позволяло приличіе, брата Василія. Онъ былъ ростомъ пониже Платона, волосомъ темнъй его и лицомъ далеко не такъ красивъ; но въ чертахъ его лица было много жизни и одущевленья. Видно было, что онъ не пребывалъ въ дремотъ и спячкѣ.



Чичиковъ въ усадъбъ у Вас. Платонова.



- -"Знаешь ли, Василій, что я придумалъ?" сказалъ братъ Платонъ.
  - -"Что?" спросилъ Василій.
- "Про $\pm$ здиться по святой Руси, вотъ именно съ Павломъ Ивановичемъ: авось либо это размычетъ и растеребитъ хандру мою".

"Какъ же такъ вдругъ рѣшился?.." началъ было говорить Василій, озадаченный не на шутку такимъ рѣшеньемъ, и чуть было не прибавилъ: "И еще замыслилъ ѣхать съ человѣкомъ, котораго видишь въ первый разъ, который, можетъ быть, и дрянь, и чортъ знаетъ что!" И, полный недовѣрія, сталъ онъ разсматривать искоса Чичикова и увидѣлъ, что онъ держится необыкновенно прилично, сохраняя все то же пріятное наклоненье головы нѣсколько на-бокъ и почтительно-привѣтное выраженье въ лицѣ, такъ что никакъ нельзя было узнать, какого роду былъ Чичиковъ.

Въ молчаньи они пошли всѣ трое по дорогѣ, по лѣвую руку которой находилась мелькавшая промежъ деревъ бѣлая каменная церковь, по правую—начинавшія показываться, также промежъ деревъ, строенья господскаго двора. Наконецъ, показались и ворота. Они вступили во дворъ, гдѣ былъ старинный господскій домъ подъ высокой крышей. Двѣ огромныя липы, росшія посреди двора, покрывали почти половину его своею тѣнью. Сквозь опущенныя внизъ развѣсистыя ихъ вѣтви едва сквозили стѣны дома. Подъ липами стояло нѣсколько длинныхъ скамеекъ. Братъ Василій пригласилъ Чичикова садиться. Чичиковъ сѣлъ, и Платоновъ сѣлъ. По всему двору разливалось благоуханье цвѣтущихъ сиреней и черемухъ, которыя, нависши отовсюду изъ саду въ дворъ черезъ миловидную березовую ограду, кругомъ его обходившую, казалися цвѣтущею цѣпью или бисернымъ ожерельемъ, его короновавшимъ.

Ухватливый и ловкій дѣтина лѣтъ 17, въ красивой рубашкѣ розовой ксандрейки, принесъ и поставилъ передъ ними графины съ водой и разноцвѣтными квасами всѣхъ сортовъ, шипѣвшими, какъ газовые лимонады. Поставивши передъ ними графины, онъ подошелъ къ дереву и, взявши прислоненный къ нему заступъ, отправился въ садъ. У братьевъ Платоновыхъ вся дворня работала въ саду, всѣ слуги были садовники, или, лучше сказать, слугъ не было, но садовники исправляли иногда эту должность. Братъ Василій все утверждалъ, что безъ слугъ можно даже и вовсе обойтись: подать что-нибудь можетъ всякій, и для этого не стоитъ заводить особаго сословья: что будто русскій человѣкъ до тѣхъ поръ только хорошъ и расторопенъ, и красивъ, и развязенъ, и много работаетъ, покуда

онъ ходитъ въ рубашкѣ и зипунѣ; но что, какъ только заберется въ нѣмецкій сюртукъ, станетъ и неуклюжъ, и некрасивъ, и нерасторопенъ, и лѣнтяй. Онъ утверждалъ, что и чистоплотность у него содержится по такъ поръ, покуда онъ еще носитъ рубашку и зипунъ, и что, какъ только заберется въ нѣмецкій сюртукъ — и рубашки не перемѣняетъ, и въ баню не ходитъ, и спитъ въ сюртукъ, и заведутся у него подъ сюртукомъ и клопы, и блохи, и чортъ знаетъ что. Въ этомъ, можетъ быть, онъ былъ и правъ. Въ деревнъ ихъ народъ одъвался какъ-то особенно щеголевато и опрятно, и такихъ красивыхъ рубащекъ и зипуновъ нужно было далеко поискать.

-"Не угодно ли вамъ прохладиться?" сказалъ братъ Василій Чичикову, указывая на графины. "Это квасы нашей фаб-

рики; ими издавна славится домъ нашъ".

Чичиковъ налилъ стаканъ изъ перваго графина-точно липецъ, который онъ нѣкогда пивалъ въ Польшѣ: игра, какъ у шампанскаго, а газъ такъ и шибнулъ пріятнымъ кручкомъ изо рта въ носъ.

--, "Нектаръ! " сказалъ Чичиковъ. Выпилъ стаканъ отъ другого графина-еще лучше.

- "Въ какую же сторону и въ какія мъста предполагаете

преимущественно ѣхать?" спросилъ братъ Василій.
— "Ѣду я", сказалъ Чичиковъ, потирая себя рукой по колѣну, въ сопровожденьи легкаго покачиванья всего туловища и пріятнаго наклона головы на-бокъ: "не столько по своей нуждь, сколько по нуждъ другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навъстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя, ибо - не говоря уже о пользѣ въ гемороидальномъ отношеніи, —видъть свътъ и коловращеніе людей есть уже само по себъ, такъ сказать, живая книга и вторая наука".

Братъ Василій задумался. "Говоритъ этотъ человъкъ нъсколько витіевато, но въ словахъ его есть правда", думалъ онъ. "Брату моему Платону недостаетъ познанія людей, свъта и жизни".

Нѣсколько помолчавъ, сказалъ такъ вслухъ:

— "Знаешь ли что, Платонъ? — что путешествіе можетъ, точно, расшевелить тебя. У тебя душевная спячка. Ты, просто. заснулъ, и заснулъ не отъ пресыщенія или усталости, но отъ недостатка живыхъ впечатлъній и ощущеній. Вотъ я совершенно напротивъ. Я бы очень желалъ не такъ живо чувствовать и не такъ близко принимать къ сердцу все, что ни случается".

- "Вольно же принимать все близко къ сердцу!" сказалъ Платонъ. "Ты выискиваешь себъ безпокойства и самъ сочиня-

ешь себѣ тревоги".

\_\_\_\_\_ Какъ сочинять, когда и безъ того на всякомъ шагу непріятность? сказалъ Василій. "Слышалъ ты, какую безъ тебя сыгрылъ съ нами штуку Лѣницынъ?—Захватилъ пустошь нашу, гдѣ красная горка".

-"Не знаетъ, потому и захватилъ", сказалъ Платонъ, - "человѣкъ новый, только что прі $\pm$ халъ изъ Петербурга. Ему

нужно объяснить, растолковать".

— "Знаетъ, очень знаетъ. Я посылалъ ему сказать, но онъ отвъчалъ грубостью".

- "Тебъ нужно было съъздить самому растолковать. Пере-

говори съ нимъ самъ",

— "Ну, нѣтъ. Онъ черезчуръ уже заважничалъ. Я къ нему не поѣду. Поѣзжай, если хочешь, ты".

-"Я бы по $\pm$ халъ, но в $\pm$ дь я не м $\pm$ шаюсь. Онъ можетъ меня и провести, и обмануть".

- "Да если угодно, такъ я поъду", сказалъ Чичиковъ.

Василій взглянуль на него и подумаль: "Экой охотникь вздить!"

- -"Вы мн $\mathfrak t$  подайте только понятіе, какого рода онъ челов $\mathfrak t$ къ",—сказалъ Чичиков $\mathfrak t$ ; "и въ чемъ д $\mathfrak t$ ло".
- —"Мнѣ совѣстно наложить на васъ такую непріятную комиссію, потому что одно изъясненіе съ такимъ человѣкомъ для меня уже непріятная комиссія. Надобно вамъ сказать, что онъ изъ простыхъ, мелкопомѣстныхъ дворянъ нашей губерніи, выслужился въ Петербургѣ, вышелъ кое-какъ въ люди, женившись тамъ на чьей-то побочной дочери, и заважничалъ. Задаетъ здѣсь тоны. Да и у насъ въ губерніи, слава Богу, народъ живетъ не глупый. Мода намъ не указъ, а Петербургъ не церковь".

- "Конечно", сказалъ Чичиковъ: "а дѣло въ чемъ?"

— "А дѣло, по-настоящему, вздоръ. У него нѣтъ достаточно земли, —ну, онъ и захватилъ чужую пустошь, т.-е. онъ разсчитывалъ, что она не нужна, и о ней хозяева . . . . , а у насъ, какъ нарочно, уже испоконъ вѣка собираются крестьяне праздновать тамъ красную горку. По этому-то поводу я готовъ пожертвовать лучше другими, лучшими землями, чѣмъ отдать ее. Обычай для меня—святыня".

— "Стало быть, вы готовы уступить ему другія земли?"

- "То-есть, если бы онъ не такъ со мной поступилъ; но онъ хочетъ, какъ я вижу, знаться судомъ. Пожалуй, посмотримъ, кто выиграетъ. Хоть на планѣ и не такъ ясно, но свидѣтелистарики еще живы и помнятъ".

"Гмъ!" подумалъ Чичиковъ: "оба-то, какъ вижу, съ душ-

комъ". И сказалъ вслухъ:

..., что и для васъ самихъ будетъ очень выгодно перевесть, напримъръ, на мое имя всъхъ умершихъ душъ, какія по сказкамъ послъдней ревизіи числятся въ имъніяхъ вашихъ, такъ чтобы я за нихъ платилъ подати. А чтобы не подать какого соблазна, то передачу эту вы совершите посредствомъ купчей кръпости, какъ бы эти души были живыя".

"Вотъ тебъ на!" подумалъ Лъницынъ: "это что-то престранное". И нъсколько даже отодвинулся со стуломъ назадъ,

потому что совершенно озадачился.

— "Я никакъ въ томъ не сомнѣваюсь, что вы на это дѣло совершенно будете согласны", сказалъ Чичиковъ: "потому что это дѣло совершенно въ томъ родѣ, какъ мы сейчасъ говорили. Совершено оно будетъ между солидными людьми втайнѣ, и соблазна никому".

(Что тутъ дѣлать?) Лѣницынъ очутился въ затруднительномъ положеніи. Онъ никакъ не могъ предвидъть, чтобы мнѣніе, имъ незадолго изъявленное, привело его къ такому быстрому осуществленью на дѣлѣ. Предложеніе было до крайности неожиданно. Конечно, ничего вредоноснаго ни для кого не могло быть въ этомъ поступкъ: помъщики, все равно, заложили бы также эти души наравнъ съ живыми; стало быть, казнъ убытку не можетъ быть никакого; разница въ томъ, что онъ были бы въ однѣхъ рукахъ, а тогда были бы въ розныхъ. Но тѣмъ не менъе онъ затруднился. Онъ былъ законникъ и дълецъ, и дълецъ въ хорошую сторону. Неправо не ръшилъ бы онъ дъла ни за какіе подкупы. Но тутъ онъ остановился, не зная, какое имя дать этому дъйствію правое ли оно, или неправое. Если бы кто-нибудь другой обратился къ нему съ такимъ предложеніемъ, онъ могъ бы сказать: "Это вздоръ, пустяки! Я не хочу играть въ куклы или дурачиться". Но гость уже такъ ему понравился, такъ они сошлись во многомъ насчетъ успѣховъ просвѣщенья и наукъ, --- какъ отказать? Лъницынъ находился въ затруднительномъ положеніи.

Но въ это время, точно какъ будто затъмъ, чтобы помочь горю, вошла въ комнату молодая курносенькая хозяйка, супруга Лъницына, и блъдная, и худенькая, какъ всъ петербургскія дамы. За нею былъ вынесенъ мамкой на рукахъ ребенокъ-первенецъ, плодъ нъжной любви недавно бракосочетавшихся супруговъ.

<sup>1)</sup> Утрачены двѣ страницы. Дальше прямо разговоръ Чичикова съ Лѣницынымъ.

Чичиковъ, разумѣется, подошелъ тотъ же часъ къ дамѣ и, не говоря уже о приличномъ привѣтствіи, однимъ пріятнымъ наклоненьемъ головы на-бокъ много расположилъ ее въ свою пользу. Затѣмъ подбѣжалъ къ ребенку. Тотъ было разревѣлся; но, однако же, Чичикову удалось словами: "Агу, агу, душенька!" прищелкиваньемъ пальцевъ и сердоликовой печаткой отъ часовъ переманить его на руки къ себѣ. Взявши его къ себѣ на руки, началъ онъ приподымать его кверху и тѣмъ возбудилъ въ ребенкѣ пріятную усмѣшку, которая очень обрадовала обоихъ родителей.

Но отъ удовольствія ли, или отъ чего-нибудь другого, ребенокъ вдругъ повелъ себя нехорошо. Жена Лѣницына закричала: — "Ахъ, Боже мой! онъ вамъ испортилъ весь фракъ".

Чичиковъ посмотрълъ: рукавъ новещенькаго фрака былъ весь испорченъ. "Пострълъ бы тебя побралъ, чертенокъ проклятый!" пробормоталъ онъ въ-сердцахъ про себя.

Хозяинъ, и хозяйка, и мамка-всѣ побѣжали за одеколо-

номъ; со всъхъ сторонъ принялись его вытирать.

—"Ничего, ничего, совершенно ничего", говорилъ Чичиковъ. "Можетъ ли что-нибудь невинный ребенокъ?" И въ то же время думалъ про себя: "Да вѣдь какъ мѣтко обдѣлалъ, канальченокъ проклятый!"—"Золотой возрастъ!" сказалъ онъ, когда уже его совершенно вытерли, и пріятное выраженіе возвратилось на его лицѣ.

- "А вѣдь точно", сказалъ хозяинъ, обратившись къ Чичикову, тоже съ пріятной улыбкой: "что можетъ быть завиднѣй ребяческаго возраста? никакихъ заботъ, никакихъ мыслей о будущемъ"...

— "Состоянье, на которое можно сей же часъ помѣнять́ся", сказалъ Чичиковъ.

- "За глаза", сказалъ Лѣницынъ.

Но, кажется, оба соврали: предложи имъ такой обмѣнъ, они бы тутъ же на попятный дворъ. Да и что за радость сидѣть у мамки на рукахъ да портить фраки!

Молодая хозяйка и первенецъ удалились съ мамкой, потому что и на немъ требовалось кое-что поправить: наградивъ Чичи-

кова, онъ и себя не позабылъ.

Это, повидимому, незначительное обстоятельство склонило еще болѣе хозяина на сторону Чичикова. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, отказать такому пріятному, обходительному гостю, который столько ласкъ оказалъ его малюткѣ и такъ великодушно поплатился за то собственнымъ фракомъ? Лѣницынъ думалъ такъ: "Почему жъ, въ самомъ дѣлѣ, не исполнить его просьбы, если уже такое его желаніе?"......

## ГЛАВА...

Въ то самое время, когда Чичиковъ въ персидскомъ новомъ халатъ изъ золотистой термаламы, развалясь на диванъ, торговался съ заъзжимъ контрабандистомъ-купцомъ жидовскаго происхожденія и нъмецкаго выговора, и передъ ними уже лежали штука первъйшаго голландскаго полотна на рубашки и двъ бумажныя коробки съ отличнъйшимъ мыломъ первостатейнъйшаго свойства (это мыло было то самое, которое онъ нъкогда пріобръталъ на радзивиловской таможнъ; оно имъло, дъйствительно, свойство сообщать непостижимую нъжность и бълизну щекамъ изумительную),—въ то время, когда онъ, какъ знатокъ, покупалъ эти необходимые для воспитаннаго человъка продукты, раздался громъ подъъхавшей кареты, отозвавшійся легкимъ дрожаньемъ комнатныхъ оконъ и стънъ, и вошелъ его превосходительство Алексъй Ивановичъ Лъницынъ.

— "На судъ вашего превосходительства представляю: каково полотно и каково мыло, и какова эта вчерашняго дня купленная вещица!"

При этомъ Чичиковъ надѣлъ на голову ермолку, вышитую золотомъ и бусами, и очутился, какъ персидскій шахъ, исполненный достоинства и величія.

Но его превосходительство, не отвъчая на вопросъ, сказалъ:

— "Мић нужно съ вами поговорить объ дѣлѣ".

Въ лицѣ его замѣтно было разстройство. Почтенный купецъ нѣмецкаго выговора былъ тотъ же часъ высланъ, и они остались одни.

— "Знаете ли вы, какая непріятность? Отыскалось другое завѣщаніе старухи, сдѣланное назадъ тому пять лѣтъ. Половина имѣнья отдается въ монастырь, а другая—обѣимъ воспитанницамъ пополамъ, и ничего больше никому".

Чичиковъ оторопѣлъ.

- —"Но это завъщанье—вздоръ. Оно ничего не значитъ; оно уничтожено вторымъ".
- "Но въдь это не сказано въ послъднемъ завъщаніи, что имъ уничтожается первое".
- "Это само собою разумѣется: послѣднее уничтожаетъ первое. Это вздоръ. Это первое завѣщанье никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я былъ при ней. Кто его подписалъ? кто были свидѣтели?"
- "Засвидътельствовано оно, какъ слъдуетъ, въ судъ. Свидътелемъ былъ бывшій совъстный судья Бурмиловъ и Хавановъ".

"Худо", подумалъ Чичиковъ: "Хавановъ, говорятъ, честенъ; Бурмиловъ—старый ханжа, читаетъ по праздникамъ апостола въ церквахъ".

— "Но вздоръ, вздоръ", сказалъ онъ вслухъ и тутъ же почувствовалъ рѣшимость на всѣ штуки. "Я знаю это лучше: я участвовалъ при послѣднихъ минутахъ покойницы. Мнѣ это лучше всѣхъ извѣстно. Я готовъ присягнуть самолично".

Слова эти и рѣщимость на минуту успокоили Лѣницына.

Онъ былъ очень взволнованъ и уже начиналъ было подозрѣвать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикаціи относительно завѣщанія (хотя онъ и представить себѣ не могъ, чтобы дѣло было, какъ оно было дѣйствительно). Теперь укорилъ себя въ подозрѣніи. Готовность присягнуть была явнымъ доказательствомъ, что Чичиковъ... Не знаемъ мы, точно ли достало бы духа у Павла Ивановича присягнуть на святомъ, но сказать это достало духа.

— "Будьте покойны и не заботьтесь ни о чемъ, я отправляюсь и переговорю объ этомъ дѣлѣ съ нѣкоторыми юрисконсультами. Съ вашей стороны тутъ ничего не должно прилагать; вы должны быть совершенно въ сторонѣ. Я же теперь могу

жить въ городѣ, сколько мнѣ угодно".

Чичиковъ тотъ же часъ приказалъ подать экипажъ и отправился къ юрисконсульту. Этотъ юрисконсультъ былъ опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лѣтъ, какъ онъ находился подъ судомъ, и такъ умѣлъ распорядиться, что никакъ нельзя было отрѣшить отъ должности. Всѣ знали, что его, за подвиги его, слѣдовало бы, шесть разъ слѣдовало послать на поселенье. Кругомъ и со всѣхъ сторонъ былъ онъ въ подозрѣніяхъ, но никакихъ нельзя было возвести явныхъ и доказанныхъ уликъ. Тутъ было дѣйствительно что-то таинственное, и его бы можно было смѣло признать колдуномъ, если бы исторія, нами описанная, принадлежала временамъ невѣжества.

Юрисконсультъ поразилъ холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшаго совершенную противоположность хорошимъ мебелямъ краснаго дерева, золотымъ часамъ подъ стекляннымъ колпакомъ, люстрѣ, сквозившей сквозь кисейный чехолъ, ее сохранявшій, и вообще всему, что было вокругъ и носило на себѣ яркую печать блистательнаго евро-

пейскаго просвѣщенія.

Не останавливаясь, однако жъ, скептической наружностью юрисконсульта, Чичиковъ объяснилъ затруднительные пункты дѣла и въ заманчивой перспективѣ изобразилъ нео бходимо по слѣдующую благодарность за добрый совѣтъ и участіе.

Юрисконсультъ отвъчалъ на это изображеньемъ невърности

всего земного и далъ тоже искусно замѣтить, что журавль въ

небъ ничего не значитъ, а нужно синицу въ руку.

Нечего дѣлать: нужно было дать синицу въ руки. Скептическая холодность философа вдругъ исчезла. Оказалось, что это былъ наидобродушнѣйшій человѣкъ, наиразговорчивый и наипріятнѣйшій въ разговорахъ, не уступавшій ловкостью обо-

ротовъ самому Чичикову.

— "Позвольте вамъ вмѣсто того, чтобы заводить длинное дѣло,—вы, вѣрно, не хорошо разсмотрѣли самое завѣщанье: тамъ, вѣрно, есть какая-нибудь приписочка. Вы возьмите его на время къ себѣ. Хотя, конечно, подобныхъ вещей на домъ брать запрещено, но если хорошенько попросить нѣкоторыхъ чиновниковъ... Я съ своей стороны употреблю мое участіе".

"Понимаю", подумалъ Чичиковъ и сказалъ:

— "Въ самомъ дѣлѣ, я, точно, хорошо не помню, есть ли тамъ приписочка, или нѣтъ, точно какъ будто и не самъ писалъ это завѣщаніе".

- —"Лучше всего вы это посмотрите. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ", продолжалъ онъ весьма добродушно: "будьте всегда покойны и не смущайтесь ничѣмъ, даже если бы и хуже что произошло. Никогда и ни въ чемъ не отчаявайтесь: нѣтъ дѣла неисправимаго. Смотрите на меня: я всегда покоенъ. Какіе бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствіе мое непоколебимо". Лицо юрисконсульта-философа пребывало дѣйствительно въ необыкновенномъ спокойствіи, такъ что Чичиковъ много...
- "Конечно, это первая вещь", сказалъ онъ. "Но согласитесь, однако жъ, что могутъ быть такіе случаи и дѣла, такія дѣла и такіе поклепы со стороны враговъ и такія затруднительныя положенія, что отлетитъ всякое спокойствіе".
- "Повърьте мнъ, это малодушіе", отвъчалъ очень покойно и добродушно философъ-юристъ. "Старайтесь только, чтобы производство дъла было все основано на бумагахъ, чтобы на словахъ ничего не было. И какъ только увидите, что дъло идетъ къ развязкъ и удобно къ ръшенью, старайтесь—не то, чтобы оправдать и защищать себя, нътъ, просто спутать новыми вводными, и такъ…"

— "То-есть, чтобы..."

— "Спутать, спутать — и ничего больше", отвѣчалъ философъ: "ввести въ это дѣло постороннія, другія обстоятельства, которыя запутали (бы) сюда и другихъ; сдѣлать сложнымъ — и ничего больше. И тамъ пусть пріѣзжій петербургскій чиновникъ разбираетъ, пусть разбираетъ, пусть его разбираетъ!" повторилъ онъ, смотря съ необыкновеннымъ удовольствіемъ въ глаза

Чичикову, какъ смотритъ учитель ученику, когда объясняетъ ему заманчивое мѣсто изъ русской грамматики.

- "Да, хорошо, если подберещь такія обстоятельства, которыя способны пустить въ глаза мглу", сказалъ Чичиковъ, смотря тоже съ удовольствіемъ въ глаза философа, какъ ученикъ, который понялъ заманчивое мѣсто, объясняемое учителемъ.
- "Подберутся обстоятельства, подберутся! Повърьте: отъ частаго упражненія и голова сділается находчивою. Прежде всего помните, что вамъ будутъ помогать. Въ сложности дъла выигрышъ многимъ: и чиновниковъ нужно больше, и жалованья имъ больше... Словомъ, втянуть въ дѣло побольше лицъ. Нѣтъ нужды, что иные напрасно попадутъ: да вѣдь имъ же оправдаться... имъ нужно отвъчать на бумаги, имъ нужно окупиться... Вотъ ужъ и хлѣбъ... Повърьте мнъ, что, какъ только обстоятельства становятся критическія, первое діло спутать. Такъ можно спутать, такъ все перепутать, что никто ничего не пойметъ. Я почему спокоенъ?-Потому что знаю: пусть только дѣла мои пойдутъ похуже, да я всѣхъ впутаю въ свое — и губернатора, и вицъ-губернатора, и полицеймейстера, и казначея, всъхъ запутаю. Я знаю всъ ихъ обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочетъ упечь. Тамъ, пожалуй, пусть ихъ выпутываются. Да покуда они выпутываются, другіе успѣютъ нажиться. Вѣдь только въ мутной водѣ и ловятся раки. Всв только ждуть, чтобы запутать ". Здвсь юристьфилософъ посмотрълъ Чичикову въ глаза опять съ тъмъ наслажденьемъ, съ какимъ учитель объясняетъ ученику еще заманчивъйшее мъсто изъ русской грамматики.

"Нѣтъ, этотъ человѣкъ, точно, мудрецъ", подумалъ про себя Чичиковъ, и разстался съ юрисконсультомъ въ наипріят-

нъйшемъ и въ наилучшемъ расположеніи духа.

Совершенно успокоившись и укрѣпившись, онъ съ небрежною ловкостью бросился на эластическія подушки коляски, приказалъ Селифану откинуть кузовъ назадъ (къ юрисконсульту онъ ѣхалъ съ поднятымъ кузовомъ и даже застегнутой кожей) и расположился, точь въ точь, какъ отставной гусарскій полковникъ или самъ Вишнепокромовъ, — ловко подвернувши одну ножку подъ другую, обратя съ пріятностью ко встрѣчнымъ лицо, сіявшее изъ подъ шелковой новой шляпы, надвинутой нѣсколько на ухо. Селифану было приказано держать направленье къ гостиному двору. Купцы, и пріѣзжіе, и туземные, стоя у дверей лавокъ, почтительно снимали шляпы, и Чичиковъ, не безъ достоинства, приподнималъ имъ въ отвѣтъ свою. Многіе изъ нихъ уже были ему знакомы; другіе были хоть пріѣзжіе,

но очарованные ловкимъ видомъ умѣющаго держать себя господина, привътствовали его, какъ знакомые. Ярмарка въ городѣ Тьфуславлѣ не прекращалась: отошла конная и земледѣльческая, началась—съ красными товарами для господъ просвѣщенья высшаго. Купцы, пріѣхавшіе на колесахъ, располагали назадъ не иначе возвращаться, какъ на саняхъ.

— "Пожалуйте-съ, пожалуйте-съ", говорилъ у суконной лавки, учтиво рисуясь, съ открытою головою, нѣмецкій сюртукъ московскаго шитья, съ шляпой въ рукѣ на отлетѣ, только чуть державшій круглый подбородокъ и выраженье тонкости просвѣщенья въ лицѣ.

Чичиковъ вощелъ въ лавку.

— "Покажите-ка мнѣ, любезнѣйшій, суконца".

Благопріятный купецъ тотчасъ приподняль вверхъ открывавшуюся доску у стола и, сдѣлавши такимъ образомъ себѣ проходъ, очутился въ лавкѣ, спиною къ товару и лицомъ къ покупателю. Ставши спиной къ товарамъ и лицомъ къ покупателю, купецъ, съ обнаженной головой и шляпой на отлетѣ, еще разъ привѣтствовалъ Чичикова. Потомъ надѣлъ шляпу и, пріятно нагнувшись, обѣими же руками упершись въ столъ, сказалъ такъ:

— "Какого рода сукно-съ? англійскихъ мануфактуръ, или

отечественной фабрикаціи предпочитаете?"

— "Отечественной фабрикаціи", сказалъ Чичиковъ: "но толь-

ко лучшаго сорта, который называется аглицкимъ".

—"Какихъ цвѣтовъ пожелаете имѣть?" вопросилъ купецъ, все такъ же пріятно колеблясь на двухъ, упершихся въ столъ, рукахъ.

- "Цвѣтовъ темныхъ, оливковыхъ или бутылочныхъ съ искрою, приближающихся, такъ сказать, къ брусникѣ", сказалъ Чичиковъ.
- "Могу сказать, что получите первъйшаго сорта, какое-съ можете въ объихъ столицахъ", говорилъ купецъ, полъзши доставать сверху штуку; бросилъ ее ловко на столъ, разворотилъ съ другого конца и поднесъ къ свъту. "Каковъ отливъ-съ! Самаго моднаго, послъдняго вкуса!" Сукно блистало, какъ шелковое. Купецъ чутьемъ пронюхалъ, что предъ нимъ стоитъ знатокъ суконъ, и не захотълъ начинать съ десятирублеваго.
- "Порядочное", сказалъ Чичиковъ, слегка погладивши.— "Но знаете ли, почтеннъйшій, покажите-ка мнъ сразу то, что вы напослъди показываете, да и цвъту больше того... больше искрасна".
- "Понимаю-съ: вы истинно желаете такого цвѣта, какой ноньче въ... входитъ. Есть у меня сукно отличнѣйшаго свойства. Предувѣдомляю, что высокой цѣны, но и высокаго достоинства".

Штука упала сверху. Купецъ ее развернулъ еще съ большимъ искусствомъ, поймалъ другой конецъ и развернулъ точно шелковую матерію, поднесъ ее Чичикову такъ, что тотъ имѣлъ возможность не только разсмотрѣть его, но даже понюхать, сказавши только:

— "Вотъ-съ сукно-съ! цвѣту наваринскаго дыму съ пламенемъ".

О цѣнѣ условились. Желѣзный аршинъ, подобный жезлу чародѣя, отхваталъ тутъ же Чичикову на фракъ и на панталоны. Сдѣлавши ножницами нарѣзку, купецъ произвелъ обѣими руками повкое дранье сукна во всю его ширину, при окончаніи котораго поклонился Чичикову съ наиобольстительнѣйшею пріятностью. Сукно тутъ же было свернуто и ловко заверчено въ бумагу; свертокъ завертѣлся подъ легкой бичевкой. Чичиковъ котѣлъ было лѣзть въ карманъ, но почувствовалъ пріятное окруженіе своей поясницы чьей-то весьма деликатной рукой, и уши его услышали:

- "Что вы здѣсь покупаете, почтеннѣйшій?"

— "А, пріятнъйше - неожиданная встрѣча!" сказалъ Чичиковъ.

— "Пріятное столкновенье", сказалъ голосътого же самаго, который окружилъ его поясницу. Это былъ Вишнепокромовъ:

— "Готовился было пройти павку безъ вниманья, вдругъ вижу знакомое лицо—какъ отказаться отъ пріятнаго удовольствія! Нечего сказать, сукна въ этомъ году несравненно лучше. Вѣдь это стыдъ, срамъ! Я никакъ не могъ, бывало, отыскать... Я готовъ сорокъ рублей... возьми пятьдесятъ даже, но дай хорошаго. По мнѣ или имѣть вещь, которая бы, точно, была уже отличнѣйшая, или ужъ лучше вовсе не имѣть. Не такъ ли?"

— "Совершенно такъ! " сказалъ Чичиковъ. "Зачѣмъ же трудишься, какъ не затѣмъ, чтобы, точно, имѣть хорошую вещь?"

— "Покажите мнѣ сукна среднихъ цѣнъ", раздался позади голосъ, показавшійся Чичикову знакомымъ. Онъ оборотился: это былъ Хлобуевъ. По всему видно было, что онъ покупалъ сукно не для прихоти, потому что сюртучокъ былъ больно протертъ.

— "Ахъ, Павелъ Ивановичъ! позвольте мнѣ съ вами наконецъ поговорить. Васъ нигдѣ не встрѣтишь. Я былъ нѣсколько разъ—все васъ нѣтъ и нѣтъ".

— "Почтеннъйшій, я такъ былъ занятъ, что, ей-ей, нътъ времени". Онъ поглядълъ по сторонамъ, какъ бы отъ объясненья улизнуть, и увидълъ входящаго въ лавку Муразова. "Аванасій Васильевичъ! Ахъ, Боже мой!" сказалъ Чичиковъ: "вотъ пріятное столкновеніе!" И вслъдъ за нимъ повторилъ Вишнепокро-

мовъ: "Аеанасій Васильевичъ!" Хлобуевъ повторилъ: "Аеанасій Васильевичъ!" И, наконецъ, благовоспитанный купецъ, отнеся шляпу отъ головы настолько, сколько могла рука, и весь подавшись впередъ, произнесъ: "Аеанасію Васильевичу наше нижайшее почтенье!" У всѣхъ на лицахъ напечатлѣлась та собачья услужливость, какую оказываетъ грѣшный людъ милліоншикамъ.

Старикъ раскланялся со всѣми и обратился прямо къ

Хлобуеву:

—"Извините меня: я, увидъвши издали, какъ вы вошли въ лавку, ръшился васъ побезпокоить. Если вамъ будетъ черезъ... свободно и по дорогъ мимо моего дома, такъ, сдълайте милость, зайдите на малость времени. Мнъ съ вами нужно будетъ переговорить".

Хлобуевъ сказалъ:

-, Очень хорошо, Аванасій Васильевичъ".

И старикъ, раскланявшись снова со всѣми, вышелъ.

— "У меня просто голова кружится", сказалъ Чичиковъ: "какъ подумаешь, что у этого человѣка 10 милліоновъ. Это,

просто, даже невъроятно".

- "Противозаконная, однако жъ, вещь", сказалъ Вишнепокромовъ: "капиталы не должны быть въ однѣхъ рукахъ. Это теперь предметъ трактатовъ во всей Европѣ. Имѣешь деньги, ну, сообщай другимъ: угощай, давай балы, производи благодѣтельную роскошь, которая даетъ хлѣбъ мастерамъ, ремесленникамъ".
- "Это я не могу понять", сказалъ Чичиковъ. "Десять милліоновъ— и живетъ, какъ простой мужикъ! Вѣдь это съ десятью милльонами, чортъ знаетъ, что можно сдѣлать. Вѣдь это можно такъ завести, что и общества другого у тебя не будетъ, какъ генералы да князья".
- "Да-съ", прибавилъ купецъ": дъйствительно, это непросвътительность. Если купецъ почетный, такъ ужъ онъ не купецъ: онъ нѣкоторымъ образомъ есть уже негоціантъ. Я ужъ тогда долженъ себѣ взять и ложу въ театрѣ, и дочь ужъ я за простого полковника—нѣтъ-съ, не выдамъ: я за генерала, иначе ее не выдамъ. Что мнѣ полковникъ? Обѣдъ мнѣ уже долженъ кондитеръ поставлять, а не то, что кухарка"...

— "Да что говорить! помилуйте"! сказалъ Вишнепокромовъ: "съ десятью милліонами чего не сдѣлать? Дайте мнѣ

десять милліоновъ, —вы посмотрите, что я сдѣлаю"!

— "Нѣтъ", подумалъ Чичиковъ: "ты-то не много сдѣлаешь толку съ десятью милліонами. А вотъ если бы мнѣ десять милліоновъ, я бы, точно, кое-что сдѣлалъ".

"Да, если бы мнѣ десять милліоновъ! подумалъ Хлобуевъ, "я бы не такъ теперь поступилъ, какъ прежде, —не прожилъ бы такъ безумно. Послѣ такого страшнаго опыта узнаешь цѣну всякой копейки. Э, теперь бы я не такъ... И потомъ, нѣсколько минутъ подумавши, спросилъ себя внутренно: "точно ли бы теперь умнѣй распорядился?" и, махнувши рукой, прибавилъ: "Кой чортъ! я думаю, такъ же бы растратилъ, какъ и прежде", и, вышедши изъ лавки, отправился къ Муразову, желая знать, что объявитъ ему Муразовъ.

— "Васъ жду, Петръ Петровичъ"! сказалъ Муразовъ, увидѣвши входящаго Хлобуева. "Пожалуйте ко мнѣ въ комнатку". И онъ повелъ Хлобуева въ комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливѣе которой нельзя было найти и у чиновника, по-

лучающаго семьсотъ рублей въ годъ жалованья.

— "Скажите, вѣдь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? Послѣ тетушки все-таки вамъ досталось кое-что".

— "Да какъ вамъ сказать, Аванасій Васильевичъ? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мнѣ досталось всего пятьдесятъ душъ крестьянъ и тридцать тысячъ денегъ, которыми я долженъ былъ расплатиться съ частью моихъ долговъ,—и у меня вновь ровно ничего. А главное дѣло, что дѣло по этому завѣщанью самое нечистое. Тутъ, Аванасій Васильевичъ, завелись такія мошенничества! Я вамъ сейчасъ разскажу, и вы подивитесь, что такое дѣлается. Этотъ Чичиковъ"...

"Позвольте, Петръ Петровичъ; прежде чѣмъ говорить объ этомъ Чичиковѣ, позвольте поговорить собственно о васъ. Скажите мнѣ: сколько, по вашему заключеню, было бы для васъ удовлетворительно и достаточно затѣмъ, чтобы совершенно

выпутаться изъ обстоятельствъ?"

- -"Да чтобы выпутаться изъ обстоятельствъ, расплатиться совсѣмъ и быть въ возможности жить самымъ умѣреннымъ образомъ, мнѣ нужно, по крайней мѣрѣ, 100 тысячъ, если не больше".
- "Ну, если бы это у васъ было, какъ бы вы тогда повели жизнь свою?"
- -"Ну, я бы тогда нанялъ себъ квартирку, занялся бы воспитаньемъ дътей, потому что мнъ самому ужъ не служить: я ужъ никуды не гожусь".

—"А почему жъ вы никуда не годитесь?"

— "Да куды жъ мнѣ? сами посудите: мнѣ нельзя начинать съ канцелярскаго писца. Вы позабыли, что у меня семейство. Мнѣ сорокъ, у меня ужъ и поясница болитъ, я облѣнился; а должности мнѣ поважнѣе не дадутъ; я вѣдь не на хорошемъ счету. Я признаюсь вамъ: я бы и самъ не взялъ наживной

должности. Я человъкъ хоть и дрянной, и картежникъ, и все, что хотите, но взятокъ брать я не стану. Мнъ не ужиться съ Красноносовымъ, да Самосвистовымъ".

- —"Но все, извините-съ, я не могу понять, какъ же быть безъ дороги; какъ идти не по дорогѣ; какъ ѣхать, когда нѣтъ земли подъ ногами; какъ плыть, когда челнъ не на водѣ? А вѣдь жизнь—путешествіе. Извините, Петръ Петровичъ, господа вѣдь, про которыхъ вы говорите, все же они на какой-нибудь дорогѣ, все же они трудятся. Ну, положимъ, какъ-нибудь своротили, какъ случается со всякимъ грѣшнымъ; да есть надежда, что опять набредутъ. Кто идетъ—нельзя, чтобы не пришелъ; есть надежда, что и набредетъ. Но какъ тому попасть на какуюнибудь дорогу, кто остается праздно? Вѣдь дорога не придетъ ко мнъ".
- "Повърьте мнъ, Аванасій Васильевичъ, я чувствую совершенно справедливость....; но говорю вамъ, что во мнъ ръшительно погибла всякая дъятельность: не вижу я, что могу сдълать какую-нибудь пользу кому-нибудь на свътъ. Я чувствую, что я ръшительно безполезное бревно. Прежде, покамъстъ былъ помоложе, такъ мнъ казалось, что все дъло въ деньгахъ, что если бы мнъ въ руки сотни тысячъ, я бы осчастливилъ множество: помогъ бы бъднымъ художникамъ, завелъ бы библіотеки, полезныя заведенія, собралъ бы коллекціи. Я человъкъ не безъ вкуса и, знаю, во многомъ могъ бы гораздо лучше распорядиться тъхъ нашихъ богачей, которые все это дълаютъ безтолково. А теперь вижу, что и это суета, и въ этомъ не много толку. Нътъ, Аванасій Васильевичъ, никуда не гожусь, ровно никуда, говорю вамъ. На малъйшее дъло неспособенъ".
- "Послушайте, Петръ Петровичъ! Но вѣдь вы же молитесь, ходите въ церковь, не пропускаете, знаю, ни утрени, ни вечерни. Вамъ хоть и не хочется рано вставать, но вѣдь вы встаете же и идете,—идете въ четыре часа утра, когда никто не подымается".
- "Это—другое дѣло, Аеанасій Васильевичъ. Я это дѣлаю для спасенія души, потому что убѣжденъ, что этимъ хоть скольконибудь заглажу праздную жизнь, что какъ я ни дуренъ, но смиренныя молитвы и нѣкоторое насиліе себя что-нибудь значатъ у Бога. Скажу вамъ, что я молюсь, даже и безъ вѣры, но все-таки молюсь. Слышится только, что есть господинъ, отъ котораго все зависитъ, какъ лошадь и скотина домашняя слышитъ господина, имѣющаго право".
- "Стало быть, вы молитесь за тѣмъ, чтобы угодить Тому, которому молитесь, чтобы спасти свою душу, и это даетъ вамъ силы и заставляетъ васъ подыматься рано съ постели. Повѣрьте,

что если вы взялись за должность свою такимъ образомъ, какъ бы вы ею служили Тому, кому вы молитесь, у васъ бы появилась дѣятельность, и васъ никто изъ людей не въ силахъ охладить".

"Аванасій Васильевичъ! вновь скажу вамъ—это другое. Въ первомъ случаѣ я вижу, что я все-таки дѣлаю. Говорю вамъ, что я готовъ пойти въ монастырь, и самые тяжкіе, какіе на меня ни наложатъ, труды и подвиги я буду исполнять, потому что я вижу, для кого я дѣлаю. Не мое дѣло разсуждать. Тамъ я увѣренъ, что взыщется съ тѣхъ, которые заставили меня дѣлать; тамъ я повинуюсь и знаю, что Богу повинуюсь".

— "А зачѣмъ же такъ вы не разсуждаете и въ дѣлахъ свѣта? Вѣдь и въ свѣтѣ мы должны служить Богу, а не кому иному. Если и другому служимъ, мы потому только служимъ, будучи увѣрены, что такъ Богъ велитъ, а безъ того мы бы и не служили. Что жъ другое всѣ способности и дары, которые разные у всякаго? Вѣдь это орудія моленья нашего: то— словами, а это дѣломъ. Вѣдь вамъ же въ монастырь нельзя идти: вы прикрѣплены къ міру, у васъ семейство".

Здѣсь Муразовъ замолчалъ. Хлобуевъ тоже замолчалъ.

— "Такъ вы полагаете, что если бы, напримѣръ, у васъ было двъсти тысячъ, такъ вы бы могли упрочить жизнь и повести отнынъ жизнь разсчетливъе?"

— "То-есть, по крайней мѣрѣ, я займусь тѣмъ, что можно будетъ сдѣлать,—займусь воспитаньемъ дѣтей, буду имѣть въ

возможности доставить имъ хорошихъ учителей".

— "А сказать ли вамъ на это, Петръ Петровичъ, что чрезъ два года будете опять кругомъ въ долгахъ, какъ въ шнуркахъ"? Хлобуевъ нѣсколько помолчалъ и началъ съ разстановкою:

-- "Однако жъ, послѣ этакихъ опытовъ..."

— "Да что жъ тутъ толковать! " сказалъ Муразовъ. "Вы человѣкъ съ доброй душой: къ вамъ придетъ пріятель, попросить взаймы—вы ему дадите; увидите бѣднаго человѣка — вы захотите помочь; пріятный гость придетъ къ вамъ — захотите получше угостить, да и покоритесь первому доброму движенью, а разсчетъ и позабываете. И позвольте вамъ, наконецъ, сказать по искренности, что дѣтей-то своихъ вы не въ состояніи воспитать. Дѣтей своихъ воспитывать можетъ только тотъ отецъ, который уже самъ выполнилъ долгъ свой. Да и супруга ваша... она и доброй души... она совсѣмъ не такъ воспитана, чтобы дѣтей воспитать. Я даже думаю, —извините меня, Петръ Петровичъ, —не во вредъ ли дѣтямъ будетъ даже и быть съ вами! "

Хлобуевъ призадумался; онъ началъ себя мысленно осматривать со всѣхъ сторонъ и, наконецъ, почувствовалъ, что Муразовъ былъ правъ отчасти.

— "Знаете ли, Петръ Петровичъ? отдайте мнѣ на руки это—дѣтей, дѣла; оставьте и семью вашу, и дѣтей: я ихъ приберегу. Вѣдь обстоятельства ваши таковы, что вы въ моихъ рукахъ; вѣдь дѣло идетъ къ тому, чтобы умирать съ голоду. Тутъ уже на все нужно рѣшаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?"

— "И очень уважаю, даже несмотря на то, что онъ ходитъ въ сибиркъ".

— "Иванъ Потапычъ былъ милліонщикъ, выдалъ дочерей своихъ за чиновниковъ, жилъ, какъ царь; а какъ обанкрутился— что жъ дѣлать? — пошелъ въ приказчики. Не весело-то было ему съ серебрянаго блюда перейти за простую миску: казалосьто, что и руки ни къ чему не подымались. Теперь Иванъ Потапычъ могъ бы хлебать съ серебрянаго блюда, да ужъ не хочетъ. У него ужъ набралось бы опять, да онъ говоритъ: "Нѣтъ, Аванасій Ивановичъ, служу я теперь ужъ не себѣ и для себя, а потому, что Богъ такъ... По своей волѣ не хочу ничего дѣлать. Слушаю васъ, потому что Бога хочу слушаться, а не людей, и такъ какъ Богъ иначе не говоритъ, какъ устами лучшихъ людей только говоритъ. Вы умнѣе меня, а потому не я отвѣчаю, а вы". Вотъ что говоритъ Иванъ Потапычъ; а онъ, если сказать по правдѣ, въ нѣсколько разъ умнѣе меня".

— "Аванасій Васильевичъ! вашу власть и я готовъ надъ собою... вашъ слуга и что хотите: отдаюсь вамъ. Но не давайте работы свыше силъ: я не Потапычъ, и говорю вамъ, что ни на

что доброе не гожусь".

— "Не я-съ, Петръ Петровичъ, наложу-съ на васъ, а такъ какъ вы хотъли бы послужить, какъ говорите сами, такъ вотъ вамъ богоугодное дъло. Строится въ одномъ мъстъ церковь доброхотнымъ дательствомъ благочестивыхъ людей. Денегъ не достаетъ, нуженъ сборъ. Надъньте простую сибирку...—въдь вы теперь простой человъкъ, разорившійся дворянинъ и тотъ же нищій: что жъ тутъ чиниться?—да съ книгой въ рукахъ, на простой телъжкъ, и отправляйтесь по городамъ и деревнямъ. Отъ архіерея вы получите благословенье и шнуровую книгу, да и съ Богомъ".

Петръ Петровичъ былъ изумленъ этой совершенно новой должностью. Ему, все-таки дворянину нѣкогда древняго рода, отправиться съ книгой въ рукахъ просить на церковь, трястись въ телѣгѣ! А вывернуться и уклониться нельзя: дѣло бого-угодное.

— "Призадумались?" сказалъ Муразовъ. "Вы здѣсь двѣ службы служите: одну службу Богу, а другую—мнѣ".

— "Какую же вамъ?"

- "А вотъ какую. Такъ какъ вы отправитесь по тѣмъ мѣстамъ, гдф я еще не былъ, такъ вы узнаете-съ на мфстф все: какъ тамъ живутъ мужички, гдъ побогаче, гдъ терпятъ нужду и въ какомъ состояньи всъ. Скажу вамъ, что мужичковъ люблю оттого, можетъ быть, что я и самъ изъ мужиковъ. Но дъло въ томъ, что завелось межъ ними много всякой мерзости. Раскольники тамъ и всякіе-съ бродяги смущаютъ ихъ, иные и противъ властей ихъ возстанавливаютъ, а если человъкъ притъсненъ, такъ онъ легко возстаетъ. Что жъ, будто трудно подстрекнуть человъка, который, точно, терпитъ. Да дъло въ томъ, что не снизу должна начинаться расправа. Дъло плохо, когда пойдутъ на кулаки: ужъ тутъ никакого толку не будетъ только ворамъ пожива. Вы-человъкъ умный, вы разомотрите. узнаете, гдъ дъйствительно терпитъ человъкъ отъ другихъ, а гдь отъ собственнаго неспокойнаго нрава, да и разскажете мнъ потомъ все это. Я вамъ на всякій случай небольшую сумму дамъ на раздачу тѣмъ, которые уже и дѣйствительно терпятъ безвинно. Съ вашей стороны будетъ также полезно утъщить ихъ словомъ и получше истолковать имъ то, что Богъ велитъ переносить безропотно, и молиться въ это время, когда несчастливъ, а не буйствовать и расправляться самому. Словомъ, говорите имъ, никого не возбуждая ни противъ кого, а всъхъ примиряя. Если увидите въ комъ противу кого бы то ни было ненависть, употребите все усиліе".

— "Аванасій Васильевичъ! дѣло, которое вы мнѣ поручаете", сказалъ Хлобуевъ: "святое дѣло; но вы вспомните, кому вы его поручаете. Поручить его можно человѣку почти святой жизни, который бы и самъ уже (умѣлъ) прощать другимъ".

— "Да я и не говорю, чтобы все это вы исполнили, а по возможности, что можно-съ. Дѣло-то въ томъ, что вы все-таки пріѣдете съ большими познаньями тѣхъ мѣстъ и будете имѣть понятіе, въ какомъ положеніи находится тотъ край. Чиновникъ никогда не столкнется съ лицомъ, да и мужикъ-то съ нимъ не будетъ откровененъ. А вы, прося на церковь, заглянете ко всякому—и къ мѣщанину, и къ купцу, и будете имѣть случай разспросить всякаго. Говорю-съ вамъ это по той причинѣ, что генералъ-губрнаторъ особенно теперь нуждается въ такихъ людяхъ; и вы, мимо всякихъ канцелярскихъ повышеній, получите такое мѣсто, гдѣ не безполезна будетъ ваша жизнь".

— "Попробую, приложу старанья, сколько хватитъ силъ", сказалъ Хлобуевъ. И въ голосѣ его было замѣтно ободренье, спина распрямилась и голова приподнялась, какъ у человѣка, которому свѣтитъ надежда. "Вижу, что васъ Богъ наградилъ разумѣньемъ, и вы знаете иное лучше насъ, близорукихъ людей"

— "Теперь позвольте васъ спросить", сказалъ Муразовъ:

"что жъ Чичиковъ и какого роду (дѣло)?"

— "А про Чичикова я вамъ разскажу вещи неслыханныя. Дѣлаетъ онъ такія дѣла... Знаете ли, Аванасій Васильевичъ, что завѣщаніе вѣдь ложное? Отыскалось настоящее, гдѣ все имѣніе принадежитъ воспитанницамъ".

— "Что вы говорите? Да ложное-то завъщание кто смастерилъ?"

- "Въ томъ-то и дѣло, что премерзѣйшее дѣло! Говорятъ: Чичиковъ, и что подписано завѣщаніе уже послѣ смерти: нарядили какую-то бабу, намѣсто покойницы, и она ужъ подписала. Словомъ, дѣло соблазнительнѣйшее. Подозрѣваютъ въ участіи и чиновниковъ. Ужъ, говорятъ, и генералъ-губернаторъ знаетъ. Говорятъ, тысячи просьбъ поступило съ разныхъ сторонъ. Къ Маръѣ Еремѣевнѣ теперь подъѣзжаютъ женихи; двое уже чиновныхъ лицъ изъ-за нея дерутся. Вотъ какого роду дѣло, Аванасій Васильевичъ!"
- --"Не слышалъ я объ этомъ ничего, а дѣло, точно, не безъ грѣха. Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, признаюсь, для меня презагадочный человѣкъ", сказалъ Муразовъ.

— "Я подалъ отъ себя также просьбу, затѣмъ, чтобы на-

помнить, что существуетъ ближайшій наслѣдникъ... "

"А мнѣ пусть ихъ всѣ передерутся", думалъ Хлобуевъ, выходя.—"Аванасій Васильевичъ не глупъ. Онъ далъ мнѣ это порученье, вѣрно, обдумавши. Исполнить его—вотъ и все". Онъ сталъ думать о дорогѣ, въ то время, когда Муразовъ все еще повторялъ въ себѣ: "Презагадочный для меня человѣкъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ! Вѣдь если бы съ этакой волей и настойчивостью да на доброе дѣло!"

А между тѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, по судамъ шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которыхъ и не слышалъ никто. Какъ птицы слетаются на мертвечину, такъ все налетѣло на несмѣтное имущество, оставшееся послѣ старухи: доносы на Чичикова, на подложность послъдняго завъщанія, доносы на подложность и перваго завъщанія, улики въ покражъ и въ утаеніи суммъ. Явились даже улики на Чичикова въ покупкъ мертвыхъ душъ, въ провозъ контрабанды во время бытности его еще при таможнъ. Выкопали все, разузнали его прежнюю исторію. Богъ вѣсть, откуда все это пронюхали и знали. Только были улики даже и въ такихъ дѣлахъ, объ которыхъ, думалъ Чичиковъ, кромъ его и четырехъ стънъ, никто не зналъ. Покамъстъ все это было еще судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя върная записка юрисконсульта, которую онъ вскоръ получилъ, нѣсколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткаго содержанія:

"Спѣшу васъ увѣдомить, что по дѣлу будетъ возня; но помните, что тревожиться никакъ не спѣдуетъ. Главное дѣло—спокойствіе. Обдѣлаемъ все". Записка эта успокоила рѣшительно Чичикова. "Этотъ человѣкъ—рѣшительный геній", сказалъ онъ (по прочтеніи записки).

Въ довершение хорошаго, портной въ это время принесъ платье. Чичиковъ получилъ желанье сильное посмотръть на самого себя въ новомъ фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ. Натянулъ штаны, которые обхватили его чудеснымъ образомъ со всъхъ сторонъ, такъ что хоть рисуй. Ляжки такія..... славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило всъ малости, сообща имъ еще большую упругость. Какъ затянулъ онъ позади себя пряжку, животъ сталъ точно барабанъ. Онъ ударилъ по немъ тутъ щеткой, прибавивъ: "Въдь какой дуракъ, а въ цъломъ онъ составляетъ картину!" Фракъ, казалось, былъ сшитъ еще лучше штановъ: ни морщинки, всъ бока обтянулъ, выгнулся на перехватѣ, показавъ его ловкій перегибъ. На замѣчанье Чичикова, что подъ правой мышкой немного жало, портной только улыбался: отъ этого еще лучше прихватывало на таліи. "Будьте покойны, будьте покойны насчетъ работы", повторялъ онъ съ нескрытымъ торжествомъ. -- "Кромѣ Петербурга, нигдѣ такъ не сошьютъ". Портной былъ самъ изъ Петербурга и на вывъскъ выставилъ: Иностранецъ изъ Лондона и Парижа. Шутить онъ не любилъ и двумя городами разомъ хотълъ заткнуть глотку всемъ другимъ портнымъ, такъ, чтобы впредь никто не появился съ такими городами, а пусть себъ пишетъ изъ какогонибудь "Карлсеру" или "Копенгара".

Чичиковъ великодушно расплатился съ портнымъ и, оставшись одинъ, сталъ разсматривать себя на досугъ въ зеркалъ, какъ артистъ, съ эстетическимъ чувствомъ и con amore. Оказалось, что все какъ-то было еще лучше, чъмъ прежде: щечки интереснъе, подбородокъ заманчивъй, бълые воротнички давали тонъ щекѣ, атласный синій галстукъ давалъ тонъ воротничкамъ; новомодныя складки манишки давали тонъ галстуку, богатый бархатный жилетъ давалъ тонъ манишкѣ, а фракъ наваринскаго дыма съ пламенемъ, блистая, какъ шелкъ, давалъ тонъ всему. Поворотился направо — хорошо! Поворотился налъво еще лучше! Перегибъ такой, какъ у камергера или у чиновника, служащаго въ иностранной коллегіи, или у такого господина, который такъ чешетъ по-французски, что передъ нимъ самъ французъ-ничего, который, даже и разсердясь, не срамитъ себя русскимъ словомъ, а выругаетъ по-французски. Деликатность такая! Онъ попробовалъ, склоня головку нъсколько набокъ, принять позу, какъ бы адресовался къ дамѣ среднихъ

лѣтъ и послѣдняго просвѣщенья: выходила, просто, картина. Художникъ, бери кисть и пиши! Въ удовольствіи, онъ совершилъ тутъ же легкій прыжокъ, въ родѣ антраша. Вздрогнулъ комодъ, и упала на землю стклянка съ одеколономъ; но это не причинило никакого помѣшательства. Онъ назвалъ, какъ и слѣдовало, глупую стклянку дурой и подумалъ: "Къ кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше..."

Какъ вдругъ въ передней—въ родѣ нѣкотораго бряканья сапоговъ со шпорами, и жандармъ въ полномъ вооруженіи, какъ будто въ лицѣ его было цѣлое войско. "Приказано сей же часъ явиться къ генералъ-губернатору!" (Вотъ тебѣ на!) Чичиковъ такъ и обомлѣлъ. Передъ нимъ торчало страшилище съ усами, лошадиный хвостъ на головѣ, черезъ плечо перевязь, черезъ другое перевязь, огромнѣйшій палашъ привѣшенъ къ боку. Ему показалось, что при другомъ боку висѣло и ружье, и чортъ знаетъ что: цѣлое войско въ одномъ только! Онъ началъ было возражать, (страшило) грубо заговорило:

-- "Приказано сей же часъ!"

Сквозь дверь въ переднюю онъ увидѣлъ, что тамъ мелькало и другое страшило, взглянулъ въ окошко— и экипажъ. Что тутъ дѣлать? Такъ, какъ былъ во фракѣ наваринскаго пламени съ дымомъ, долженъ былъ сѣсть и, дрожа всѣмъ тѣломъ, отправился къ генералъ-губернатору, и жандармъ съ нимъ.

Въ передней не дали даже и опомниться ему.

— "Ступайте! васъ князь уже ждетъ", сказалъ дежурный чиновникъ. Передъ нимъ, какъ въ туманѣ, мелькнула передняя, съ курьерами, принимавшими пакеты, потомъ зала, черезъ которую онъ прошелъ, думая только: "Вотъ какъ схватитъ, да безъ суда, безъ всего, прямо въ Сибирь!" Сердце его забилось съ такой силою, съ какой не бъется даже у наибѣшеннѣйшаго любовника. Наконецъ, растворилась предъ нимъ дверь: предсталъ кабинетъ, съ портфелями, шкафами и книгами, и князь, гнѣвный, какъ самъ гнѣвъ.

"Губитель, губитель!" сказалъ Чичиковъ. "Погубитъ онъ мою душу" (и чуть не упалъ въ обморокъ): "зарѣжетъ, какъ волкъ агнца!"

- --, Я васъ пощадилъ, я позволилъ вамъ остаться въ городѣ, тогда какъ вамъ слѣдовало бы въ острогъ; а вы запятнали себя вновь безчестнѣйшимъ мошенничествомъ, какимъ когда-либо запятналъ себя человѣкъ". Губы князя дрожали отъ гнѣва.
- --- "Какимъ же, ваше сіятельство, безчестнѣйшимъ поступкомъ и мошенничествомъ?" спросилъ Чичиковъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.
- "Женщина", произнесъ князь, подступая нѣсколько ближе и смотря прямо въ глаза Чичикову: "женщина, которая подпи-

сывала, по вашей диктовкъ, завъщаніе, схвачена и станетъ съвами на очную ставку".

Чичиковъ сдѣлался блѣденъ, какъ полотно.

- "Ваше сіятельство! Скажу всю истину дѣла. Я виноватъ; точно, виноватъ; но не такъ виноватъ: меня обнесли враги".
- "Васъ не можетъ никто обнесть, потому что въ васъ мерзостей въ нѣсколько разъ больше того, что можетъ (выдумать) послѣдній лжецъ. Вы во всю свою жизнь, я думаю, не дѣлали небезчестнаго дѣла. Всякая копейка, добытая вами, добыта безчестнѣйшимъ образомъ, есть воровство и безчестнѣйшее дѣло, за которое кнутъ и Сибирь! Нѣтъ, теперь полно! Съ сей же минуты будешь отведенъ въ острогъ и тамъ, на ряду съ послѣдними мерзавцами и разбойниками, ты долженъ ждать разрѣшенья участи своей. И это милостиво еще, потому что куже ихъ въ нѣсколько разъ: они въ армякѣ и тулупѣ, а ты..." Онъ взглянулъ на фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ и, взявшись за шнурокъ, позвонилъ.

— "Ваше сіятельство", вскрикнулъ Чичиковъ: "умилосердитесь! Вы отецъ семейства. Не меня пощадите—старуха мать!"

— "Врешь!" вскрикнулъ гнѣвно князь. "Такъ же ты меня тогда умолялъ дѣтьми и семействомъ, которыхъ у тебя никогда не было, теперь—матерью!"

— "Ваше сіятельство! я мерзавецъ и послѣдній негодяй", сказалъ Чичиковъ голосомъ... "Я дѣйствительно лгалъ, я не имѣлъ ни дѣтей, ни семейства; но, вотъ Богъ свидѣтель, я всегда хотѣлъ имѣть жену, исполнить долгъ человѣка и гражданина, чтобы дѣйствительно потомъ заслужить уваженье гражданъ и начальства... Но что за бѣдственныя стеченія обстоятельствъ! Кровью, ваше сіятельство, кровью нужно было добывать насущное существованіе. На всякомъ шагу соблазны и искушенье... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была—точно судно среди волнъ морскихъ. Я—человѣкъ, ваше сіятельство! "

Слезы вдругъ хлынули ручьями изъ глазъ его. Онъ повалился въ ноги князю, такъ, какъ былъ, во фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ, въ бархатномъ жилетъ съ атласнымъ галстукомъ, въ чудесно сшитыхъ штанахъ и причесанныхъ волосахъ, изливавшихъ запахъ одеколона.

— "Поди прочь отъ меня! Позвать, чтобы его взяли, солдатъ!" сказалъ князь взошедшимъ.

— "Ваше сіятельство! " кричалъ Чичиковъ и обхватилъ объими руками сапогъ князя.

Чувство содроганья пробъжало по всъмъ жиламъ князя.

— "Подите прочь, говорю вамъ!" сказалъ онъ, усиливаясь вырвать свою ногу изъ объятія Чичикова.

— "Ваше сіятельство! не сойду съ мѣста, покуда не получу милости!" говорилъ Чичиковъ, не выпуская, сжимая сапогъ князя къ груди и проѣхавшись, вмѣстѣ съ ногой, по полу во

фракъ наваринскаго пламени и дыма.

—"Подите, говорю вамъ!" говорилъ онъ съ тѣмъ неизъяснимымъ чувствомъ отвращенья, какое чувствуетъ человѣкъ при видѣ безобразнѣйшаго насѣкомаго, котораго нѣтъ духу раздавить ногой. Онъ встряхнулъ такъ, что Чичиковъ почувствовалъ ударъ сапога въ щеку, пріятно округленный подбородокъ и зубы; но онъ не выпустилъ сапога и еще съ большей силой держалъ ногу въ своихъ объятіяхъ. Два дюжихъ жандарма въ силахъ оттащили его и, взявши подъ руки, повели черезъ всѣ комнаты. Онъ былъ блѣдный, убитый, въ томъ безчувственно-страшномъ состояніи, въ какомъ бываетъ человѣкъ, видящій передъ собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему...

Въ самыхъ дверяхъ на лѣстницу навстрѣчу — Муразовъ. Лучъ надежды вдругъ скользнулъ. Въ одинъ мигъ, съ силой неестественной, вырвался онъ изъ рукъ обоихъ жандармовъ

и бросился въ ноги изумленному старику.

-- "Батюшка, Павелъ Ивановичъ, что съ вами?"

— "Спасите! ведутъ въ острогъ, на смерть..." Жандармы

схватили его и повели, не дали даже и услышать.

Промзглый, сырой чуланъ съ запахомъ сапоговъ и онучъ гарнизонныхъ солдатъ, некрашеный столъ, два скверныхъ стула, съ желѣзною рѣшеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой только дымило, а тепла не давало-вотъ обиталище, гдъ помъщенъ былъ нашъ (Чичиковъ), уже начинавшій вкушать сладость жизни и привлекать вниманье соотечественниковъ, въ тонкомъ новомъ фракъ наваринскаго пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять съ собой необходимыя вещи, взять шкатулку, гдф были деньги, (чемоданъ, заключавшій гардеробъ). Бумаги, крѣпости на мертвыя души – все было теперь въ рукахъ чиновниковъ! Онъ повалился на землю, и плотоядный червь грусти страшной, безнадежной обвился около его сердца. Съ возрастающей быстротой сталъ точить онъ это сердце, ничъмъ не защищенное. Еще день такой, день такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свътъ. Но надъ Чичиковымъ не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Часъ спустя послѣ этого страшнаго состоянія двери тюрьмы растворились: взощель старикъ Муразовъ.

Если бы терзаемому палящей жаждой влилъ кто въ засох-

нувшее горло струю ключевой воды, то онъ бы не оживился такъ, какъ оживился бъдный Чичиковъ.

- "Спаситель мой!" сказалъ Чичиковъ, вдругъ схватившись съ полу, на который бросился въ разрывающей... печали, вдругъ его руку быстро поцѣловалъ и прижалъ къ груди. "Богъ да наградитъ васъ за то, что посѣтили несчастнаго!"

Онъ залился слезами.

Старикъ глядѣлъ на него скорбно-болѣзненнымъ взоромъ и говорилъ только: "Ахъ, Павелъ, Павелъ Ивановичъ! Павелъ Ивановичъ, что вы сдѣлали?"

— "Сдѣлалъ все, что свойственно подлѣйшему человѣку. Но посудите, посудите, развѣ можно такъ поступать? Я—дворянинъ. Безъ суда, безъ слѣдствія, бросить въ тюрьму, отобрать все отъ меня: вещи, шкатулка... тамъ деньги, тамъ все имущество, тамъ все мое имущество, Аванасій Васильевичъ,—имущество, которое кровнымъ потомъ пріобрѣлъ..."

И, не въ силахъ будучи удерживать порыва вновь подступившей къ сердцу грусти, онъ громко зарыдалъ голосомъ, проникнувшимъ толщу стѣнъ острога и глухо отозвавшимся въ отдаленьи, сорвалъ съ себя атласный галстукъ и, схвативши рукою около воротника, разорвалъ на себѣ фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ.

- "Павелъ Ивановичъ, все равно, и съ имуществомъ, и со всѣмъ, что ни есть на свѣтѣ, вы должны проститься: вы подпали подъ неумолимый законъ, а не подъ власть какого человѣка".
- "Самъ погубилъ самого себя, чувствую, что погубилъне умъпъ во-время остановиться. Но за что же такая страшная (кара), Аванасій Васильевичъ? Я развъ разбойникъ? Отъ меня развѣ пострадалъ кто-нибудь? Развѣ я сдѣлалъ несчастнымъ человъка? Трудомъ и потомъ, кровавымъ потомъ добывалъ копейку. Зачъмъ добывалъ копейку? — Затъмъ, чтобы въ довольствъ прожить остатокъ дней, непрожитое оставить женъ, дътямъ, которыхъ намъревался пріобръсть для блага, для службы отечеству. Покривилъ, не спорю, покривилъ... что жъ дѣлать? но вѣдь покривилъ, увидя, что прямой дорогой не возьмешь, и что косой дорогой больше напрямикъ. Но въдь я трудился, я изощрялся. А эти мерзавцы, которые по судамъ, берутъ тысячи и не то, чтобы съ казны, — небогатыхъ людей грабятъ, послъднюю копейку сдираютъ съ того, у кого нѣтъ ничего!.. Аванасій Васильевичъ, я не блудничалъ, я не пьянствовалъ. (Я развъ не выкупилъ?..) Да въдь сколько трудовъ, сколько желъзнаго терпънья! Да я, можно сказать, выкупилъ всякую добытую копейку страданьями, страданьями! Пусть ихъ кто-нибудь вы-

страдаетъ то, что я! Вѣдь что вся жизнь моя? — Лютая борьба. судно среди волнъ. И лишиться вдругъ всего, что выработалъ, Аванасій Васильевичъ, того, что пріобрѣлъ такой борьбой..."

Онъ не договорилъ и зарыдалъ громко отъ нестерпимой боли сердца, и упалъ на стулъ, и оторвалъ совсѣмъ висѣвшую разорванную полу фрака, и швырнулъ ее прочь отъ себя и, запустивши обѣ руки себѣ въ волоса, объ укрѣпленіи которыхъ прежде такъ старался, безжалостно рвалъ ихъ, услаждаясь болью, которою хотѣлъ заглушить нестерпимую боль сердца.

- "Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ!" говорилъ Муразовъ, скорбно смотря на него и качая головой. "Я все думаю о томъ, какой бы изъ васъ былъ человѣкъ, если бы такъ же, и силою и терпѣньемъ, да подвизались бы на добрый трудъ и для лучшей цѣли! Если бы хоть кто-нибудь изъ тѣхъ людей, которые любятъ добро, да употребили бы столько усилій для него, какъ вы для добыванья своей копейки!.. да сумѣли бы такъ пожертвовать для добра и собственнымъ самолюбіемъ, и честолюбіемъ, не жалѣя себя, какъ вы не жалѣли для добыванья своей копейки!.."
- "Аванасій Васильевичъ!" сказалъ бѣдный Чичиковъ и схватилъ его обѣими руками за руки. "О, если бы удалось мнѣ освободиться, возвратить мое имущество! клянусь вамъ, повелъ бы отнынѣ совсѣмъ другую жизнь! Спасите, благодѣтель, спасите!"
- "Что жъ могу я сдѣлать? Я долженъ воевать съ закономъ. Положимъ, если бы я даже и рѣшился на это; но вѣдь князь справедливъ, онъ ни за что не отступитъ".
- "Благодѣтель! вы все можете сдѣлать. Не законъ меня устрашаетъ, я передъ закономъ найду средства, но то, что... я брошенъ въ тюрьму, что я пропаду здѣсь, какъ собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка... спасите!"

Онъ обнялъ ноги старика, облилъ ихъ слезами.

— "Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ!" говорилъ старикъ Муразовъ, качая головою: "какъ васъ ослъпило это имущество! Изъ-за него вы и бъдной души своей не слышите!"

— "Подумаю и о душѣ, но спасите!"

— "Павелъ Ивановичъ!" сказалъ старикъ Муразовъ и остановился. "Спасти васъ не въ моей власти: вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сдѣлать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павелъ Ивановичъ, — я попрошу у васъ награды за труды: бросьте всѣ эти поползновенья на эти пріобрѣтенія. Говорю вамъ по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, — а у меня его больше,

чѣмъ у васъ, — я бы не заплакалъ. Ей-ей, (дѣло) не въ этомъ имуществѣ, которое могутъ у меня конфисковать, а въ томъ, котораго никто не можетъ украсть и отнять! Вы ужъ пожили на свѣтѣ довольно. Вы сами называете жизнь свою судномъ среди волнъ. У васъ есть уже чѣмъ прожить остатокъ дней. Поселитесь себѣ въ тихомъ уголкѣ, поближе къ церкви и простымъ, добрымъ людямъ; или, если знобитъ сильное желанье оставить по себѣ потомковъ, женитесь на небогатой, доброй дѣвушкѣ, привыкшей къ умѣренности и простому хозяйству. Забудьте этотъ шумный міръ и всѣ его обольстительныя прихоти; пусть и онъ васъ позабудетъ. Въ немъ нѣтъ успокоенья. Вы видите: все въ немъ врагъ, искуситель или предатель".

Чичиковъ задумался. Что-то странное, какія-то невѣдомыя дотолѣ, незнаемыя чувства, ему самому необъяснимыя, пришли къ нему: какъ будто хотѣло въ немъ что-то пробудиться, что-то подавленное изъ дѣтства суровымъ, мертвымъ поученьемъ, безпривѣтностью скучнаго дѣтства, пустынностью родного жилища, безсемейнымъ одиночествомъ, нищетой и бѣдностью первоначальныхъ впечатлѣній, и какъ будто то, что...... суровымъ взглядомъ судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутно-занесенное зимней вьюгой окно, хотѣло вырваться на волю.

— "Спасите только, Аванасій Васильевичъ!" вскричалъ онъ: "поведу другую жизнь, послѣдую вашему совѣту! Вотъ вамъ мое слово!"

--, Смотрите же, Павелъ Ивановичъ, отъ слова не отсту-

питесь", сказалъ Муразовъ, держа его руку.

— "Отступился бы, можетъ быть, если бы не такой страшный урокъ", сказалъ, вздохнувши, бѣдный Чичиковъ и прибавилъ: "но урокъ тяжелъ; тяжелъ, тяжелъ урокъ, Аванасій Васильевичъ!"

--"Хорошо, что тяжелъ. Благодарите за это Бога, помолитесь. Я пойду стараться". Сказавши это, старикъ вышелъ.

Чичиковъ уже не плакалъ, не рвалъ на себъ фрака и волосъ: онъ успокоился.

—"Нѣтъ, полно!" сказалъ онъ наконецъ: "другую, другую жизнь! Пора, въ самомъ дѣлѣ, сдѣлаться порядочнымъ. О, если бы мнѣ какъ-нибудь только выпутаться и уѣхать хоть съ небольшимъ капиталомъ, поселюсь вдали отъ... Если, однако жъ, получу назадъ бумаги... А купчія?.." Онъ подумалъ: "Что жъ? зачѣмъ оставить это дѣло, столькимъ трудомъ пріобрѣтенное?.. Больше не стану покупать, но заложить тѣ нужно. Вѣдь пріобрѣтенье это стоило трудовъ! Это я заложу, заложу съ тѣмъ, чтобы купить на деньги помѣстье. Сдѣлаюсь помѣщикомъ, потому что тутъ можно сдѣлать много хорошаго". И въ мыс-

пяхъ его пробудились тѣ чувства, которыя овладѣли имъ, когда онъ былъ у Гоброжогло ¹), и милая, при грѣющемъ свѣтѣ вечернемъ, умная бесѣда хозяина о томъ, какъ плодотворно и полезно заняться помѣстьемъ. Деревня такъ вдругъ представилась ему прекрасною, точно какъ бы онъ въ силахъ былъ по-

чувствовать всв прелести деревни.

— "Глупы мы, за суетой гоняемся!" сказалъ онъ наконецъ: "Право, отъ бездѣлья! Все близко, все подъ рукой, а мы бѣжимъ за тридевять. Чѣмъ не жизнь, если займешься коть бы и въ глущи? Вѣдь удовольствіе, дѣйствительно, въ трудѣ. Гоброжогло правъ. И ничего нѣтъ слаще, (точно), какъ плодъ собственныхъ трудовъ... Нѣтъ, займусь трудомъ, поселюсь въ деревнѣ и займусь честно, такъ, чтобы имѣть доброе вліянье и на другихъ. Что жъ, въ самомъ дѣлѣ, будто я уже совсѣмъ негодный? У меня есть способности къ хозяйству; я имѣю качества и бережливости, и расторопности, и благоразумія, даже постоянства. Стоитъ только рѣшиться. Теперь только истинно и ясно чувствую, что есть какой-то долгъ, который нужно исполнять человѣку на землѣ, не отрываясь отъ того мѣста и угла, на которомъ онъ постановленъ".

И трудолюбивая жизнь, удаленная отъ шума городовъ и всъхъ соблазновъ, которые отъ праздности выдумалъ, позабывщи трудъ, человъкъ, такъ сильно стала передъ нимъ рисоваться, что онъ уже почти позабылъ весь ужасъ своего положенія и. можетъ быть, готовъ былъ даже возблагодарить Провидънье за этотъ тяжелый....., если только выпустятъ его и отдадутъ хотя часть. Но... одностворчатая дверь его нечистаго чулана растворилась, вошла чиновная особа-Самосвитовъ, эпикуреецъ, отличный товарищъ, кутила и продувная бестія, какъ выражались о немъ сами товарищи. Въ военное время человъкъ этотъ надѣлалъ бы чудесъ: его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимыя, опасныя мѣста, украсть передъ носомъ у самого непріятеля пушку, - это его бы дізпо. Но, за неимізньемъ военнаго поприща, подвизался на штатскомъ и, намъсто подвиговъ, за которые былъ бы не даромъ украшенъ, онъ пакостилъ и гадилъ. Непостижимое дѣло! съ товарищами онъ былъ хорошъ, никого не продавалъ никому и, давши слово, держалъ; но высшее надъ собою начальство онъ считалъ чъмъ-то въ родъ непріятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всякимъ слабымъ мѣстомъ, проломомъ или упущеніемъ...

— "Знаемъ все объ вашемъ положеніи, все услышали!" сказалъ онъ, когда увидѣлъ, что дверь за нимъ плотно затво-

<sup>1</sup> Костанжогло.

рилась: "Ничего, ничего! Не робъйте: все будетъ поправлено. Всъ будемъ работать за васъ и—ваши слуги! Тридцать тысячъ на всъхъ—и ничего больше".

— "Будто?" вскрикнулъ Чичиковъ: "и я буду совершенно

оправданъ?"

- "Кругомъ! еще и вознагражденье получите за убытки".

—"И за трудъ?..."

— "Тридцать тысячъ. Тутъ уже все вмѣстѣ—и нашимъ, и генералъ-губернаторскимъ, и секретарю".

-- "Но позвольте, какъ же я могу? Мои всѣ вещи... шкатулка... все это теперь запечатано, подъ присмотромъ..."

— "Черезъ часъ получите все. По рукамъ, что ли?"

Чичиковъ далъ руку. Сердце его билось, и онъ не довърялъ, чтобы это было возможно...

— "Пока прощайте! Поручилъ вамъ сказать нашъ общій пріятель, что главное дѣло—спокойствіе и присутствіе духа".

"Гм!" подумалъ Чичиковъ, "понимаю — юрисконсультъ!"

Самосвитовъ скрылся. Чичиковъ, оставшись, все еще не довърялъ словамъ, какъ не прошло часа послъ этого разговора, какъ была принесена шкатулка: бумаги, деньги-все въ наилучшемъ порядкъ. Самосвитовъ явился въ качествъ распорядителя: выбранилъ поставленныхъ часовыхъ за то, что небдительны, смотрителю приказалъ приставить еще лишнихъ солдатъ для усиленья присмотра, взялъ не только шкатулку, но отобралъ даже всъ такія бумаги, которыя могли бы чъмъ-нибудь компрометировать Чичикова; связалъ все это вмѣстѣ, запечаталъ и повелълъ самому солдату отнести немедленно самому Чичикову, въ видъ необходимымъ ночныхъ и спальныхъ вещей, такъ что Чичиковъ, вмѣстѣ съ бумагами, получилъ даже и все теплое, что нужно было для покрытія бреннаго его тъла. Это скорое доставленіе обрадовало его несказанно. Онъ возымѣлъ сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какія вещи: вечеромъ театръ, плясунья, за которою онъ волочился. Деревня и мирная жизнь стали казаться блѣднѣй, городъ и шумъ опять ярче, яснъй... О, жизнь!

А между тѣмъ завязалось дѣло размѣра безпредѣльнаго въ судахъ и палатахъ. Работали перья писцовъ, и, понюхивая табакъ, трудились казусныя головы, съ чувствомъ художника любуясь собственной крючковатой строкой. Юрисконсультъ, какъ скрытый магъ, незримо ворочалъ всѣмъ механизмомъ; всѣхъ опуталъ рѣшительно, прежде, чѣмъ кто успѣлъ осмотрѣться. Путаница увеличилась. Самосвитовъ превзошелъ самого себя отважностью распоряженій и дерзостью неслыханною. Узнавши, гдѣ караулилась схваченная женщина, онъ явился прямо и

вошелъ такимъ молодцомъ и начальникомъ, что часовой сдѣлалъ ему честь и вытянулся въ струнку.

-- "Давно ты здѣсь стоишь?"

— "Съ утра, ваще благородіе!"

-- "Долго до смѣны?"

- "Три часа, ваше благородіе!"

— "Ты мнѣ будешь нуженъ. Я скажу офицеру, что бы намѣсто тебя отрядилъ другого".

— "Слушаю, ваше благородіе!"

И, уѣхавъ домой, ни минуты не медля, самъ нарядился жандармомъ, явился въ домѣ, гдѣ былъ Чичиковъ, схватилъ первую бабу, какая попалась, и сдалъ ее двумъ чиновнымъ молодцамъ, докамъ тоже, а самъ прямо явился, въ усахъ и съ ружьемъ, какъ слѣдуетъ, къ часовымъ:

— "Ступай къ мо...., меня прислалъ командиръ выстоять, намъсто тебя, смъну".

Обмѣнился съ часовымъ ружьемъ. Только этого было и нужно. Въ это время, намъсто прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куда-то такъ, что и потомъ не узнали, куда она дълась. Въ то время, когда Самосвитовъ подвизался въ лицъ воина, юрисконсультъ произвелъ чудеса на гражданскомъ поприщѣ: губернатору далъ знать стороною, что прокуроръ на него пишетъ доносъ; жандармскому чиновнику далъ знать, что секретно проживающій чиновникъ пишетъ на него доносы; секретно проживающаго чиновника увърилъ, что есть еще секретнъйшій чиновникъ, который на него доноситъ, -- и всъхъ привелъ въ такое положеніе, что къ нему должны были обратиться за совътами. Произошла такая безтолковщина: доносъ сълъ верхомъ на доносъ, и пошли открываться такія дѣла, которыхъ и солце не видывало, и даже такія, которыхъ и не было. Все пошло въ работу и въ дъло: и кто незаконнорожденный сынъ, и какого рода и званія, и у кого любовница, и чья жена за къмъ волочится. Скандалы, соблазны и все такъ замъшалось и сплелось вмѣстѣ съ исторіей Чичикова, съ мертвыми душами, что никоимъ образомъ нельзя было понять, которое изъ этихъ дѣлъ было главнѣйшая чепуха: оба казались равнаго достоинства. Когда стали, наконецъ, поступать бумаги къ генералъгубернатору, бъдный князь ничего не могъ понять. Весьма умный и расторопный чиновникъ, которому поручено было сдѣлать экстрактъ, чуть не сошелъ съ ума: никакимъ образомъ нельзя было поймать нити дъла. Князь былъ въ это время озабоченъ множествомъ другихъ дѣлъ, одно другого непріятнъйшихъ. Въ одной части губерніи оказался голодъ. Чиновники,

посланные раздать хлъбъ, какъ-то не такъ распорядились, какъ слѣдовало. Въ другой части губерніи расшевелились раскольники. Кто-то пропустилъ между ними, что народился антихристъ, который и мертвымъ не даетъ покоя, скупая какія-то мертвыя души. Каялись и грѣшили и, подъ видомъ изловить антихриста, укокошили неантихристовъ. Въ другомъ мѣстѣ мужики взбунтовались противъ помъщиковъ и капитанъ-исправниковъ. Какіе-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступаетъ такое время, что мужики должны быть помъщики и нарядиться во фраки, а помъщики нарядятся въ армяки и будутъ мужики,--и цъпая волость, не размысля того, что слишкомъ много выйдетъ тогда помѣщиковъ и капитанъ-исправниковъ, отказалась платить подать. Нужно было прибъгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ. Бѣдный князь былъ въ самомъ разстроенномъ состояніи духа. Въ это время доложили ему, что пришелъ откупщикъ.

"Пусть войдетъ", сказалъ князь. Старикъ взошелъ...

— "Вотъ вамъ Чичиковъ! Вы стояли за него и защищали. Теперь онъ попался въ такомъ дълъ, на какое послъдній воръ не ръшится".

- "Позвольте вамъ доложить, ваше сіятельство, что я не очень понимаю это дѣло".

— "Подлогъ завѣщанія, и еще какой!.. Публичное наказаніе плетьми за этакое дѣло!"

- "Ваше сіятельство, скажу не съ тѣмъ, чтобы защищать Чичикова, — но вѣдь это — дѣло не доказанное: слѣдствіе еще не сдѣлано".

— "Улика: женщина, которая была наряжена на мъсто умершей, схвачена. Я ее хочу разспросить нарочно при васъ". Князь позвонилъ и далъ приказъ позвать ту женщину, — (-, которая взята" — сказалъ онъ вошедшему).

Муразовъ замолчалъ.

— "Безчестнъйшее дъло! И, къ стыду, замъшались первые чиновники города, самъ губернаторъ. Онъ не долженъ быть тамъ, гдъ воры и бездъльники!" сказалъ князь съ жаромъ.

— "Вѣдь губернаторъ—наслѣдникъ; онъ имѣетъ право на притязанія; а что другіе-то со всѣхъ сторонъ прицѣпились, такъ это-съ, ваше сіятельство, человѣческое дѣло. Умерла-съ богатая, распоряженья умнаго и справедливаго не сдѣлала; слетѣлись со всѣхъ сторонъ охотники поживиться — человѣческое дѣло"...

— "Но вѣдь мерзости зачѣмъ же дѣлать?.. Подлецы", сказалъ князь съ чувствомъ негодованья. "Ни одного чиновника нѣтъ у меня хорошаго: всѣ—мерзавцы!"

"Ваше сіятельство! да кто жъ изъ насъ, какъ слѣдуетъ, хорошъ? Всѣ чиновники нашего города—люди, имѣютъ (свои) достоинства и многіе очень знающіе въ дѣлѣ, а отъ грѣха всякъ близокъ".

— "Послушайте, Аванасій Васильевичъ: скажите мнѣ, — я васъ одного знаю за честнаго человѣка, — что у васъ за страсть

защищать всякаго рода мерзавцевъ?"

— "Ваше сіятельство", сказалъ Муразовъ: "кто бы ни былъ человѣкъ, котораго вы называете мерзавцемъ, но вѣдь онъ человѣкъ. Какъ же не защищать человѣка, если онъ половину золъ дѣлаетъ отъ грубости и невѣдѣнія? Вѣдь мы дѣлаемъ несправедливости на всякомъ шагу даже и не съ дурнымъ намѣреньемъ. Вѣдь, ваше сіятельство, сдѣлали также большую несправедливость".

- "Какъ!" вскликнулъ въ изумленіи князь, совершенно

пораженный такимъ нежданнымъ оборотомъ рѣчи.

Муразовъ остановился, помолчалъ, какъ бы соображая что-то, и, наконецъ, сказалъ:

— "Да вотъ хоть бы по дѣлу Дѣрпѣнникова¹)".

—"Какъ, развѣ я несправедливъ? преступленье противъ коренныхъ государственныхъ законовъ, равное измѣнѣ землѣ своей!.."

— "Я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который, по неопытности своей, былъ обольщенъ и сманенъ другими, осудить такъ, какъ и того, который былъ одинъ изъ зачинщиковъ? Въдь участь постигла ровная и Дърпънникова, и какого-нибудь Вороного-Дрянного; а въдь преступленья ихъ не равны".

— "Ради Бога..." сказалъ князь съ замътнымъ волненьемъ: "вы что-нибудь знаете объ этомъ? скажите. Я именно недавно послалъ еще прямо въ Петербургъ объ смягчени его участи".

— "Нѣтъ, ваше сіятельство, я не насчетъ того говорю, чтобы я зналъ что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило въ его пользу, да онъ самъ не согласится, потому что чрезъ это пострадалъ бы другой. А я думаю только то, что не изволили ль вы тогда слишкомъ поспѣшить. Извините, мнѣ кажется по моему спабому разуму, спѣдовало бы тоже принять во вниманье и прежнюю жизнь человѣка, потому что, если не разсмотришь все хладнокровно, а накричишь съ перваго раза, запугаешь только его, да и признанья настоящаго не добъешься; а какъ съ участіемъ его разспросишь, какъ братъ брата,—

<sup>)</sup> Тѣнтѣтникова.

самъ все выскажетъ и даже не проситъ о смягченьи, и ожесточенья ни противъ кого н $\hat{$ втъ, потому что ясно видитъ, что не я его наказываю: я законъ".

Князь задумался. Въ это время вошелъ чиновникъ и почтительно остановился съ портфелемъ. Забота, трудъ выражались на его молодомъ и еще свъжемъ лицъ. Видно было, что онъ не даромъ служилъ по особымъ порученьямъ. Это былъ одинъ изъ числа тъхъ немногихъ, который занимался дълопроизводствомъ con amore. Не сгорая ни честолюбьемъ, ни желаньемъ прибытковъ, ни подражаньемъ другимъ, онъ занимался только потому, что быль убъжденъ, что ему нужно быть здѣсь, а не на другомъ мъстъ, что для этого дана ему жизнь. Слъдить, разобрать по частямъ и, поймавши всѣ нити запутаннѣйшаго дѣла, разъяснить его-это было его дѣло. И труды, и старанія, и безсонныя ночи вознаграждались ему изобильно, если дъло. наконецъ, начинало предъ нимъ объясняться, сокровенныя причины обнаруживаться, и онъ чувствовалъ, что можетъ передать его все въ немногихъ словахъ, отчетливо и ясно, такъ что всякому будетъ очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученикъ, когда предъ нимъ раскрывалась какая-нибудь труднъйщая фраза, и обнаруживается настоящій смыслъ мысли великаго писателя, какъ радовался онъ, когда предъ нимъ распутывалось запутаннъйшее дъло. Зато...1)

..., хлѣбомъ въ мѣстахъ, гдѣ голодъ; я эту часть получше знаю чиновниковъ: разсмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сіятельство, я поговорю и съ раскольниками. Они-то съ нашимъ братомъ, съ простымъ человѣкомъ, охотнѣе разговорятся, такъ, Богъ вѣсть, можетъ быть, помогу уладить(ся) съ ними миролюбно. А денегъ-то отъ васъ я не возьму, потому что, ей-Богу, стыдно въ такое время думать о своей прибыли, когда умираютъ съ голода. У меня есть въ запасѣ готовый хлѣбъ; я и теперь еще послалъ въ Сибирь, и къ будущему лѣту вновь подвезутъ".

— "Васъ можетъ только наградить одинъ Богъ за такую службу, Аванасій Васильевичъ. А я вамъ не скажу ни одного слова, потому что,—вы сами можете чувствовать,—всякое слово тутъ безсильно. Но позвольте мнѣ одно сказать насчетъ той просьбы. Скажите сами: имѣю ли я право оставить это дѣло безъ вниманія, и справедливо ли, честно ли съ моей стороны будетъ простить мерзавцевъ?"

<sup>1)</sup> Дальше пропускъ.

"Ваше сіятельство, ей-Богу, этакъ нельзя называть, тѣмъ болѣе, что изъ нихъ есть многіе весьма достойные. Затруднительны положенія человѣка, ваше сіятельство, очень, очень затруднительны. Бываетъ такъ, что, кажется, кругомъ виноватъ человѣкъ, а какъ войдешь—даже и не онъ".

— "Но что скажутъ они сами, если оставлю? Вѣдь есть изъ нихъ, которые послѣ этого еще больше подымутъ носъ и будутъ даже говорить, что они напугали. Они первые будутъ не уважать..."

— "Ваше сіятельство, позвольте мнѣ вамъ дать свое мнѣніе: соберите ихъ всѣхъ, дайте имъ знать, что вамъ все извѣстно, и представьте имъ ваше собственное положеніе точно такимъ самымъ образомъ, какъ вы его изволили изобразить сейчасъ передо мной, и спросите у нихъ совѣта: что бы изъ нихъ каждый сдѣлалъ на вашемъ положеніи?"

- "Да, вы думаете, имъ будутъ доступны движенья благороднѣйшія, чѣмъ каверзничать и наживаться? Повѣрьте, они надо мной посмѣются".

— "Не думаю-съ, ваше сіятельство. У русскаго человѣка, даже и у того, кто похуже другихъ, все-таки чувство справедливо. Развѣ жидъ какой-нибудь, а не русскій. Нѣтъ, ваше сіятельство, вамъ нечего скрываться. Скажите такъ точно, какъ изволили передо мной. Вѣдь они васъ поносятъ, какъ человѣка честолюбиваго, гордаго, который и слышать ничего не хочетъ, увѣренъ въ себѣ,—такъ пусть же увидятъ все, какъ оно есть. Что жъ вамъ? Вѣдь ваше дѣло правое. Скажите имъ такъ, какъ бы вы не предъ ними, а предъ Самимъ Богомъ принесли свою исповѣдь".

— "Аванасій Васильевичъ", сказалъкнязь въраздумьи: "я объ этомъ подумаю, а покуда благодарю васъ очень за совітъ".

- "А Чичикова, ваше сіятельство, прикажите отпустить".

— "Скажите этому Чичикову, чтобы онъ убирался отсюда какъ можно поскоръй, и чъмъ дальше, тъмъ лучше. Его-то уже я бы никогда не простилъ".

Муразовъ поклонился и прямо отъ князя отправился къ Чичикову. Онъ нашелъ Чичикова уже въ духѣ, весьма покойно занимавшагося довольно порядочнымъ обѣдомъ, который былъ ему принесенъ въ фаянсовыхъ судкахъ изъ какой-то весьма порядочной кухни. По первымъ фразамъ разговора старикъ замѣтилъ тотчасъ, что Чичиковъ уже успѣлъ переговорить кое съ кѣмъ изъ чиновниковъ-казусниковъ. Онъ даже понялъ, что сюда вмѣшалось невидимое участіе знатока-юрисконсульта.

— "Послушайте - съ, Павелъ Ивановичъ", сказалъ онъ: "я привезъ вамъ свободу на такомъ условіи, чтобы сейчасъ васъ

не было въ городъ. Собирайте всъ пожитки свои-да и съ Богомъ, не откладывая ни минуты, потому что дъло еще хуже. Я знаю-съ, васъ тутъ одинъ человѣкъ настраиваетъ; такъ объявляю вамъ по секрету, что такое еще дѣло одно открывается, что ужъ никакія силы не спасутъ этого. Онъ, конечно, радъ другихъ топить, чтобы не скучно, да дъло къ раздълкъ. Я васъ оставилъ въ расположеньи хорошемъ, -- лучшемъ, нежели въ какомъ теперь. Совътую вамъ-съ не въ шутку. Ей-ей, дъло не въ этомъ имуществѣ, изъ-за котораго спорятъ люди, и рѣжутъ другъ друга люди, точно, какъ можно завести благоустройство въ здъшней жизни, не помысливши о другой жизни. Повърьтесъ, Павелъ Ивановичъ, что покамъстъ, брося все, изъ-за чего грызутъ и ѣдятъ другъ друга на землѣ, не подумаютъ о благоустройствъ душевнаго имущества, —не установится благоустройство и земного имущества. Наступятъ времена голода и бъдности какъ во всемъ народъ, такъ и порознь во всякомъ... Это-съ ясно. Что ни говорите, въдь отъ души зависитъ тъло. Какъ же хотъть, чтобы [шло] какъ слъдуетъ. Подумайте не о мертвыхъ душахъ, а [о] своей живой душѣ, да и съ Богомъ на другую дорогу! Я тожъ выъзжаю завтрашній день. Поторопитесь! не то-безъ меня бѣда будетъ".

Сказавши это, старикъ вышелъ. Чичиковъ задумался. Значенье жизни опять показалось немаловажнымъ. "Муразовъ правъ", сказалъ онъ: "пора на другую дорогу!" Сказавши это, онъ вышелъ изъ тюрьмы. Часовой потащилъ за нимъ шкатулку... Селифанъ и Петрушка обрадовались, какъ Богъ знаетъ чему, освобожденью барина.

— "Ну, любезные", сказалъ Чичиковъ, обратившись [къ нимъ] милостиво: "нужно укладываться да ѣхать".

— "Покатимъ, Павелъ Ивановичъ", сказалъ Селифанъ: "Дорога, должно быть, установилась: снѣгу выпало довольно. Пора ужъ, право, выбраться изъ города. Надоѣлъ онъ такъ, что и глядѣть на него не хотѣлъ бы".

— "Ступай къ каретнику, чтобы поставилъ коляску на полозки", сказалъ Чичиковъ, а самъ пошелъ въ городъ, но ни [къ] кому не хотѣлъ заходить отдавать прощальныхъ визитовъ. Послѣ всего этого событія было и неловко,—тѣмъ болѣе, что о немъ множество ходило въ городѣ самыхъ неблагопристойныхъ исторій. Онъ избѣгалъ (даже) всякихъ встрѣчъ и зашелъ потихоньку только къ тому купцу, у котораго купилъ сукна наваринскаго пламени съ дымомъ, взялъ вновь четыре аршина на фракъ и на штаны и отправился самъ къ тому же портному. За двойную [цѣну] мастеръ рѣшился усилить рвеніе и засадилъ всю ночь работать при свѣчахъ портное народонаселеніе иглами, утюгами и зубами,

и фракъ на другой день былъ готовъ, хотя и немножко поздно. Лошади всъ были запряжены. Чичиковъ, однако жъ, фракъ примфрилъ. Онъ былъ хорошъ, точь въ точь, какъ прежній. Но, увы! онъ замѣтилъ, что въ головѣ уже бѣлѣло что-то гладкое, и примолвилъ грустно: "И зачъмъ было предаваться такъ сильно сокрушенью? А рвать волосъ не слѣдовало бы и подавно". Расплатившись съ портнымъ, онъ выфхалъ, наконецъ, изъ города въ какомъ-то странномъ положеніи. Это былъ не прежній Чичиковъ; это была какая-то развалина прежняго Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояніе души съ разобраннымъ строеньемъ, которое разобрано съ тѣмъ, чтобы строить изъ него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришелъ отъ архитектора опредълительный планъ, и работники остались въ недоумъньи. Часомъ прежде его отправился старикъ Муразовъ, въ рогоженной кибиткъ, вмъстъ съ Потапычемъ, а часомъ послѣ отъвзда Чичикова пошло приказаніе, что князь, по случаю отъъзда въ Петербургъ, желаетъ видъть всъхъ чиновниковъ до едина.

Въ большомъ залѣ генералъ-губернаторскаго дома собралось все чиновное сословіе города, начиная отъ губернатора до (секретаря) титулярнаго совѣтника: правители канцелярій и дѣлъ, совѣтники, асессоры, Кислоѣдовъ, Красноносовъ, Самосвитовъ, не бравшіе, бравшіе, кривившіе душой, полукривившіе и вовсе не кривившіе,—все ожидало съ любопытствомъ, не совсѣмъ спокойнымъ, выхода. Князъ вышелъ ни мрачный, ни ясный: спокойной твердостью былъ вооруженъ его шагъ и взоръ. Все чиновное собраніе поклонилось, многіе—въ поясъ. Отвѣтивъ легкимъ поклономъ, князь началъ:

-- "Уъзжая въ Петербургъ, я почелъ приличнымъ повидаться съ вами со всфми и даже объяснить вамъ отчасти причину. У насъ завязалось дъло очень соблазнительное. Я полагаю, что многіе изъ предстоящихъ знаютъ, о какомъ дѣлѣ я говорю. Дало это повело за собою открытіе и другихъ, не менѣе безчестныхъ дѣлъ, въ которыхъ замѣшались даже, наконецъ, и такіе люди, которыхъ я доселѣ почиталъ честными. Извѣстна мнѣ даже и сокровенная цѣль спутать такимъ образомъ все, чтобы оказалась полная невозможность рашить формальнымъ порядкомъ. Знаю даже, и кто главная пружина и чьимъ сокровеннымъ... хотя онъ и очень искусно скрылъ свое участіе. Но діло въ томъ, что я намірень это слідить не формальнымъ слѣдованьемъ по бумагамъ, а военнымъ быстрымъ судомъ, какъ въ военное [время], и надъюсь, что государь мнъ дастъ это право, когда я изложу все это дѣло. Въ такомъ случаь, когда ньть возможности произвести дьло гражданскимъ



"Ступай къ каретнику, чтобы поставилъ коляску на полозки"



образомъ, когда горятъ шкафы съ [бумагами], и, наконецъ, излишествомъ лживыхъ постороннихъ показаній и ложными доносами стараются затемнить и безъ того довольно темное дъло,я полагаю военный судъ единственнымъ средствомъ и желаю знать мивніе ваше".

Князь остановился, какъ [бы] ожидая отвъта. Все стояло,

потупивъ глаза въ землю. Многіе были блѣдны.

— "Извъстно мнъ также еще одно дъло, хотя производившіе его въ полной увъренности, что оно никому не можетъ быть извъстно. Производство его уже пойдетъ не по бумагамъ, потому что истцомъ и челобитчикомъ я буду уже самъ и представлю очевидныя доказательства".

Кто-то вздрогнулъ среди чиновнаго собранія; нѣкоторые

изъ боязливъйшихъ тоже смутились.

-, Само по себъ, что главнымъ зачинщикамъ должно послѣдовать лишенье чиновъ и имущества, прочимъ отрѣшенье отъ мѣстъ. Само собою разумѣется, что въ числѣ ихъ пострадаетъ и множество невинныхъ. Что жъ дълать? дъло слишкомъ безчестное и вопіетъ о правосудіи. Хотя я знаю, что это будетъ даже и не въ урокъ другимъ, потому что на мъсто выгнанныхъ явятся другіе, и тъ самые, которые дотолъ были честны, сдълаются безчестными, и тъ самые, которые удостоены будутъ довъренности, обманутъ и продадутъ, -- несмотря на все это, я долженъ поступить жестоко, потому что вопіетъ правосудіе. Итакъ, вы всъ должны на меня глядъть [какъ] на безчувственное орудіе правосудія".

Содроганье невольно пробъжало по всъмъ лицамъ.

Князь былъ спокоенъ. Ни гнъва, ни возмущенья душевнаго

не выражало его лицо.

- "Теперь тотъ самый, у котораго въ рукахъ участь многихъ и котораго никакія просьбы не въ силахъ были умолить, тотъ самый бросается теперь къ ногамъ вашимъ, васъ всѣхъ проситъ. Все будетъ позабыто, изглажено, прощено: я буду самъ ходатаемъ за всѣхъ, если исполните мою просьбу. Вотъ моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаніями нельзя искоренить неправды: она слишкомъ уже глубоко вкоренилась. Безчестное дъло брать взятки сдъпалось необходимостью и потребностью даже и для такихъ людей, которые и не рождены быть безчестными. Знаю, что уже почти невозможно многимъ идти противъ всеобщаго теченья. Но я теперь долженъ, какъ въ ръшительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякій гражданинъ несетъ все и жертвуетъ всѣмъ, —я долженъ сдълать кличъ, хотя къ тъмъ, у которыхъ еще есть въ груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово благородство. Что тутъ говорить о томъ, кто болье изъ насъ виновать! Я, можеть быть, больше всъхъ виновать: я, можеть быть, слишкомъ сурово васъ принялъ вначалѣ; можетъ быть, излишней подозрительностью я оттолкнуль изъ васъ тъхъ, которые искренно хотъпи мнъ быть полезными, хотя и я съ своей стороны могъ бы также сдълать... Если они уже дъйствительно любили справедливость и добро своей земли, не слѣдовало бы имъ оскорбиться и надменностью моего обращенія, слѣдовало бы имъ подавить въ себъ собственное честолюбіе и пожертвовать своей личностью. Не можетъ быть, чтобы я не замътилъ ихъ самоотверженья и высокой любви къ добру и не принялъ бы, наконецъ, отъ нихъ полезныхъ и умныхъ совътовъ. Все-таки скоръй подчиненному слъдуетъ примъняться къ нраву начальника, чъмъ начальнику къ нраву подчиненнаго. Это законнъй по крайней мъръ и легче, потому что у подчиненныхъ одинъ начальникъ, а у начальника сотня подчиненныхъ. Но оставимъ теперь въ сторону, кто кого больше виноватъ. Дѣло въ томъ, что пришло намъ спасать нашу землю; что гибнетъ уже земля наша не отъ нашествія двадцати иноплеменныхъ языковъ, а отъ насъ самихъ; что уже, мимо законнаго управленья, образовалось другое правленье, гораздо сильнъйшее всякаго законнаго. Установились свои условія, все оцѣнено, и цѣны даже приведены во всеобщую извъстность. И никакой правитель, хотя бы онъ былъ мудрѣе всѣхъ законодателей и правителей, не въ силахъ поправить зла, какъ [ни] ограничивай онъ въ дѣйствіяхъ дурныхъ чиновниковъ приставленьемъ въ надзиратели другихъ чиновниковъ. Все будетъ безуспѣшно, покуда не почувствовалъ изъ насъ всякъ, что онъ такъ же, какъ въ эпоху (всеобщаго) возстанія народовъ вооружался противъ..., такъ долженъ возстать противъ неправды. Какъ русскій, какъ связанный съ вами единокровнымъ родствомъ, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь [къ] вамъ. Я обращаюсь къ тъмъ изъ васъ, кто имъетъ понятье какое-нибудь о томъ, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долгъ, который на всякомъ мъстъ предстоитъ человъку. Я приглашаю разсмотръть ближе свой долгъ и обязанность земной своей должности, потому что это уже намъ всъмъ темно представляется, и мы едва... "

## Вновь найденныя страницы изъ 2 части "Мертвыхъ Душъ" 1).

"...Всѣмъ жить на счетъ казны, сдѣлать себѣ доходныя мѣста изъ службы, изъ государства обратить въ богадѣльню, долженствующую ихъ всъхъ кормить!.. Это устремленье въ ихъ ряды чиновниковъ и правителей, въдь это(жъ, наконецъ, позвольте)!.. разсмотримъ же, кто же тогда останется въ рядахъ управляемыхъ? И станетъ ли средствъ управляемы(мъ) содержать громаду своихъ управляющихъ? Край (лишается) работающихъ рукъ. Земля не воздѣлы (вается). Россія остается до сихъ поръ въ первоначальномъ пустынномъ видъ. Нътъ, невозможно это - обратиться въ рыбарей и удить рыбу. Слѣдуетъ оставить заботу о частной и личной [жизни] и нужно вспомнить о бъдной Россіи. Если мы сами не вспомнимъ, если мы сами дружнымъ усиліемъ не подымемъ... то никакія геніальныя соображенія свыше... ни на какія средства и силы... Нътъ слъдуетъ обратить вниманіе, откуда всему начало злу... Ніть, слідуеть, наконецъ, не шутя подумать о томъ, какъ повести простую жи(знь), которая... Всъ видятъ, даже и слъпые, что взятки изъ желанья жить получше, сколько-нибудь сообр(азно)..., пользоваться всѣми удобствами и просвъщенными прихотями нынъшнихъ... Изъ-за этого и кражи, изъ-за этого и всъ побужденія установить мъста, будто бы необходимыя, будто обмануть немудрено! [Какіе] были представлены проекты объ установленіи новыхъ мъстъ и какъ была ощутительно показана ихъ необходимость, что и я ихъ утвердилъ и представилъ на утвержд(еніе), я употребилъ во зло довъріе, и послъ уже не скоро увидълъ, что обманулъ своего благодътеля Государя, и я сталъ обманщикомъ! Сколько этакихъ явленій на всякомъ шагу!..

Нътъ, нельзя! Нужно положить, наконецъ, это(му) конецъ.

<sup>1)</sup> Изъ рѣчи генералъ-губернатора.

нужно бросить этакую жизнь, [кото...] что, наконецъ, съ кражами и взятками не могутъ дойти до того, чтобы исполнять всѣ эти прихо(ти), условія, положенье свѣта. Ради несчастныхъ своихъ дочерей и со взятками и съ кражами вы теперь едва имъете силы доставить это глупое несчастное воспитанье, котораго требу(ютъ) условія этой глупой жи(зни), которой никому изъ насъ не хочется бросить. Прежде всего обращаюсь къ богатымъ и состоятельны (мъ). Вамъ слъдуетъ (показать) примъръ. Уничтожьте мебели и всъ прихоти. Заведите прост(о), хоть на нъкоторое время, покуда не поправятся обстоятельства... — всъ вы будете въ барышахъ; у васъ денегъ останется столько, что вы мог (ли) (бы) помочь и благотворить, — чего вы теперь, я знаю, не въ состояніи, —ни добраго дъла не можете сдълать, потому что все [пошло на себя]. Что до меня, даю слово не заводить у себя никакого щегольского экипажа и на сам(омъ) парад(номъ) гуля(ньѣ) не буду иначе являться, какъ на извозчикѣ, и жена не надън(етъ) другого, кромъ самаго обыкновеннаго, и на дочеряхъ моихъ не будетъ никогда платья свыше десяти рублей ассигн(аціями) и будетъ ими носиться до сносу, какія (бы) ни являлись картинки, хотя бы мода выворотила все навыворотъ. А вамъ, Петръ Николаевичъ, поручаю завести клубъ вовсе другого рода, такой, чтобы всъмъ можно было войти [въ него], не разорившись. Объ этомъ посовътуйтесь съ Муразовымъ. Онъ найдетъ честнаго ресторана (sic). Стыдно въ провинціи, гдѣ припасы продаются на рынокъ за безцѣнокъ[...] обѣды со стола, чтобы не свыше... съ стола рубля ассигнаціями. Я очень знаю, что на эти деньги три, даже четыре блюда изъ свѣж(ей) провизіи изъ этого, что подъ рукой, безъ выписныхъ приправъ... А француза прошу выгнать вонъ. Это для него еще благодъянье: если онъ поживетъ, онъ, дуракъ, обанкру(тится). Ему никто долговъ не заплотитъ... Самъ виноватъ брать десятерную цѣну! Мнѣ нѣтъ дъла до того, что ему нужно составить капиталъ, на который можно ему будетъ потомъ хорошо (жить) въ Парижъ. Онъ можетъ подкупать полицію..., но, какъ начальникъ, я этого не позволю, чтобъ это было на счетъ несчастной невоздержности. Да и вообще прошу васъ употреб(лять) всѣ силы, чтобъ дать возможность всъмъ мастеров(ымъ) производить работы дешевле. Объ этомъ прошу васъ переговорить съ Муразовымъ. Онъ тепе(рь) особенно занятъ классомъ мъщанъ и ремесленнико(въ), и многихъ уже образовалъ. Я увъренъ, что если только уничтожить кое-какіе сборы, не позволить сборы, которые плотятъ въ полицію, то все будетъ гораздо... Но лучше, если полицейскіе, не дожидая(сь), ограничатъ свои поборы, потому что и къ нимъ теперь взываю, какъ русскимъ (по) сердцу, которымъ,

полагаю, таки близка Россія. Жертва потребна общая отъ всѣхъ насъ, а не отъ одного кого-либо. Притомъ цѣны и дороговизна неминуемо д(олжны) упасть, стало быть, содержанье каждаго станетъ дешевле. Наконецъ, я умоляю прекращать всѣ тяж(бы) между (собою миромъ), не вмъщи(ва)ть правительства (и) не давать пищи ябедѣ, размноженію дѣлъ и вмѣстѣ съ ними новыхъ должностей и нов(ыхъ) чиновниковъ, которые, бъдные, противъ воли должны быть чужеядными растеніями. Лучше прибѣгать, по старому русскому обычаю, къ простому третейскому суду и, выбравши изъ себя людей, извѣстныхъ честностью и справедливостью, предоставить на ихъ судъ, какъ они рѣщатъ теп(ерь), -- тогда во всякомъ случав даже и тотъ, кто проиграетъ, будетъ въ барышахъ, въ сравненіи съ тѣм(ъ), что онъ издержитъ по судамъ и всякимъ мытарс(твамъ), которыя могутъ проволочить его до глубокой старости и отравить на(въчно) всю его жизнь. Но я надъюсь, что судъ будетъ безобиденъ. Если же въ затруднительномъ дѣлѣ, — то я вамъ совѣтую предоставить (дѣло) на судъ человѣка, котораго я не назову, но вы его угадаете, — чья безукоризненная жизнь и дѣятельность, полная добрыхъ подвиговъ, скажетъ самом... Очень можетъ быть, что мы этимъ нечувствит(ельно) достигнемъ до того, до чего нельзя достигнуть никакими мудрѣйшими распоряженіями правительства, то-есть до уничтоженья всѣхъ этихъ временныхъ комиссій и комитетовъ, которые мы вся(кими) происками постарались обратить въ непремѣнные. По крайней мѣрѣ, это долгъ нашъ; мы должны объ (этомъ) всв стараться до единаго, какъ сыны земли, какъ преданные и присягнувшіе именемъ Бога служить върно землъ. Очень можетъ быть, что и теперь, послъ твердой нашей рѣшимости, уменьшится количество дѣлъ и всякихъ бумажныхъ производствъ. Но тъмъ не менъе прощу всъхъ исполнить въ точности: въ свое время быть въ присутствіи и въ свое время выходить изъ присутствія. Только прошу всѣхъ правителей канцеляріи не заводить этого педантства, этого наружнаго лицемърства, то-есть чтобы каждый казался занимающимся дѣломъ. Нѣтъ! достаточно, если онъ присутству(етъ). Нѣтъ, если нътъ дъла, онъ можетъ читать полезную книгу, и пусть это будетъ его ученый кабинетъ, пусть хоть здъсь прочтутс(я) тѣ книги, которыя дѣлаютъ человѣка степеннымъ, разсудительнымъ, приготовляютъ изъ него будущаго государственна (го) мужа и сына земли своей. Съ завтрашня(го) же дни будетъ доставлено отъ меня во всв отделенія присутствія по экземпляру Библ(іи), по экземпляру русскихъ лътописей, и три, четыре классика, первыхъ всемірныхъ поэт (овъ), върныхъ лътописцевъ своей жизни. Я радъ, что имъю сдълать это пожертвованье отъ себя

насчетъ нѣкоторыхъ ограничен(ій). Чувствую, что это важно. Въ послъднее время головы всъхъ насъ вывътрились отъ это(го) пустого чтенія минутныхъ романовъ [и отъ] водевилей, (которое) извращало на-изнанку жизнь, мысли, мнѣнья и понятья. Что, право, пора прочесть то, что прежде всего сл(фдуетъ). Къ стыду, у насъ, можетъ быть, едва отыщется челов(ѣкъ), который бы прочелъ Библію, тогда какъ эта книга (существуетъ) затъмъ, чтобы читаться въчно, -- не въ какомъ-либо религіозномъ отношеніи, нѣтъ! — изъ любопыт (ства), какъ памятникъ народа, всъхъ превзошедщаго въ мудрости, поэзіи, законодательствъ, котор(ую) и невърующіе, и язычники считаютъ высш(имъ) созданьемъ ума, учителемъ жизни и мудрости. Какъ же намъ требовать еще, чтобы изъ насъ выходили мужи, способные дъйств(овать) обдуманно и поступать! какъ удивляются, что безпрестанно выходятъ скороспълки, выскочки, непостоянные, легкіе люди, неугомонные коверкатели, опрометчивые нововводи-

тели, безсильные владътели страстей!,.. Нътъ, я обращаюсь къ вамъ. Не о себъ пожалъемъ, но пожальемъ о дътяхъ, которыхъ мы, бросивъ въ [чужія] руки... и которыхъ знать не хотимъ, тогда какъ кто лучшимъ бы могъ быть воспитателемъ сына, какъ не отецъ? Да, ничего болъе, кромъ только разумное чтеніе съ ними этихъ книгъ, сочиненій, образующихъ уже изъ млада сильный характеръ, познанье жизни, познанье земли своей. Уже было (бы) въ нѣсколько разъ полезнъе всей этой истрачиваемой кучи денегъ на учителей съ ра(з)ными взглядами... понятіями, со всѣхъ сторонъ загружаюшими до того голову, что онъ, наконецъ, не узнаетъ до поздней старости, было ли въ немъ какое-нибудь собственное мнѣ(ніе) или мысль, и готовъ, какъ послушная овца, послѣдов(ать) за первымъ крикуномъ, за первой необдуманной брошюр(ой). И будто бы уже отецъ, который самъ учился (въ корпусѣ) и въ университ(етѣ), не могъ самъ приготов(ить) своего сына въ заведеніе, когда и программа и (все) напечатано повсюду въ извѣстность... Времени нѣтъ! Но вѣдь для картъ есть у насъ время! Да въ два вечера посреди своей семьи безъ книги можно дать поня(тіе) о всей наукѣ, то-есть все содерж(аніе), въ чемъ она состоитъ и для чего намъ нужна, -- словомъ, дать ее почувствовать, такъ что и жена и дочери выслушаютъ, а въ сынъ возродится жела(нье) и любопытство прочесть и пополнить самому... И ничего собствен(но) кромъ собственнаго удовольствія и собственнаго на(шего) вразумленья не доставили бы намъ такіе вечера. Нѣтъ, мы... страшнымъ оскорбительнымъ упрекомъ оскорбитъ насъ негодующее потомство и праведный гнфвъ пора(зитъ), что еще... играя, какъ игрушкой, святымъ словомъ просвѣщенья, правились швеями, парикма(херами), модами дерзали поставить выше мужественныхъ (предковъ). . . . Я это говорю, потому что такъ чувствую и считаю долгомъ сказать вамъ все, что чувству(ю). Въ минуту прощанія, которая все-таки торжественна, можетъ быть, увидимся, а можетъ быть, и не увидим(ся) не слѣдуетъ говорить пустыхъ вещей. Могутъ надъмоимъ словомъ и надо мной посмѣяться, у кого дост(анетъ) духу посмѣяться. Но я знаю, что тѣ, которы(мъ) дорого счастье земли, которые еще русскіе въ глуб(инѣ) и не успѣли вывѣтриться, тѣ согласятся со многи(имъ) изъ того, что я говорю. Повторяю еще разъ: "я буду о всѣхъ хлопотать, и всѣмъ до единаго буду старать(ся) испросить прощеніе", — стало быть, я имѣю нѣкоторое право потребовать отъ васъ взвѣсить ихъ (?) хорошенько и подумать объ это(мъ)".



ПРИМЪЧАНІЯ КЪ "МЕРТВЫМЪ ДУШАМЪ".

(т. V и VI.)



Значительнъйшее созданіе Гоголя, въ которое онъ вложилъ всего болье и творческихъ силъ и душевной муки, поэма "Мертвыя Души", начата была имъ въ 1835 г. Извъстно, что первая мысль о ней, какъ и о "Ревизоръ", дана автору Пушкинымъ. О томъ, съ какими намъреніями приступилъ Гоголь къ работъ, которой суждено было наполнить собою почти всецъло болѣе 15 лѣтъ его жизни и связаться со всѣмъ внутреннимъ ходомъ его развитія, онъ разсказалъ самъ въ "Авторской исповѣди". "Пушкинъ находилъ", читаемъ мы тамъ, "что сюжетъ "Мертвыхъ Душъ" хорошъ для меня тъмъ, что даетъ полную свободу изъъздить вмъстъ съ героемъ всю Россію и вывести множество самыхъ разнообразныхъ характеровъ. Я началъ было писать, не опредъливши себъ обстоятельнаго плана, не давши себъ отчета, что такое именно долженъ быть самъ герой. Я думалъ просто, что смъшной проектъ, исполненіемъ котораго занятъ Чичиковъ, наведетъ меня самъ на разнообразныя лица и характеры; что родившаяся во мнѣ самомъ охота смѣяться создастъ сама собой множество смъшныхъ явленій, которыя я намъренъ былъ перемъщать съ трогательными". Не слъдуетъ, впрочемъ, думать, что даже первые наброски поэмы писались съ беззаботнымъ, веселымъ смъхомъ, въ духъ "любопытнаго и забавнаго анекдота". Нътъ, съ первыхъ же шаговъ Гоголь, по его собственнымъ словамъ, "былъ останавливаемъ вопросами: зачѣмъ? къ чему это? что долженъ сказать собою такой-то характеръ? что должно выразить собою такое-то явленіе?" Въ самомъ смѣхѣ его послѣ "Ревизора" все явственнъе слышались грустныя ноты; онъ уже стремился не "забавлять" имъ, а заставить задуматься. Не даромъ онъ говоритъ въ одномъ изъ писемъ по поводу "Мертвыхъ Душъ": "Если бы кто видълъ тъ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего вначалъ для меня самого, онъ бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебъ только то, что когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ "Мертвыхъ Душъ" въ томъ видъ, какъ онѣ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все сумрачнъе, сумрачнъе, а наконецъ сдълался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: "Боже, какъ грустна наша Россія!" Мало-по-малу замыселъ росъ, расширялся, становился серьезнъе, значительнъе, и когда Гоголь, поставивъ "Ревизора" на сцену, весной 1836 г. надолго увхалъ за границу и отдался новой работв, онъ сосредоточилъ на ней всѣ свои силы. Въ 1840 г., приготовляя "къ совершенной очисткъ І томъ, онъ пишетъ уже: "Между тъмъ дальнъйшее продолжение его выясняется въ головъ моей чище, величественнъе, и теперь я вижу, что можетъ быть со временемъ кое-что колоссальное, если только позволятъ слабыя мои силы". Въ другой разъ онъ называетъ первый томъ простымъ крыльцомъ къ строящемуся дворцу. Изъ сопоставленія всѣхъ извѣстій и

отзывовъ можно вывести, что въ наиболъе полномъ своемъ видъ планъ поэмы предполагалъ даже не два, а три тома, объединенные общей идеей: "выставить преимущественно тъ высшія свойства русской природы, которыя еще не всъми цънятся справедливо, и преимущественно тъ низкія, которыя еще недостаточно всъми осмъяны и поражены". Притомъ раскрытіе этого замысла должно было, повидимому, совершаться при помощи постепеннаго перехода отъ "низкихъ" свойствъ русскаго человъка "къ высшимъ", какъ бы въ нъкоторой параллели съ переходомъ отъ гръшниковъ ада къ праведникамъ рая въ "Божественной Комедіи" Данта. По крайней мъръ въ 1843 г. Гоголь пишетъ: "Вслъдствіе уже давно принятаго плана "Мертвыхъ Душъ" для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные". И дальше: "Не спрашивай, зачъмъ первая часть должна быть вся пошлость, и зачъмъ въ ней всъ лица до единаго должны быть пошлы: на это дадутъ тебъ отвътъ другіе томы". Не останавливаясь болье подробно на разъясненіи этого общаго плана и отсылая за этимъ къ вступительнымъ статьямъ I тома настоящаго изданія, скажемъ теперь о ходь работъ Гоголя надъ поэмой.

Когда оконченъ былъ I томъ "Мертвыхъ Душъ"? Правильный отвътъ будетъ: Гоголь никогда не считалъ его окончательно отдъланнымъ. Послъ пятилътней работы надъ нимъ и безконечныхъ переписываній, поправокъ и передълокъ, отдълавъ "окончательно" рядъ главъ и прочитавъ ихъ московскимъ друзьямъ, онъ наконецъ въ концъ 1840 г. началъ думать о печатаніи. Въ декабръ онъ пишетъ изъ-за границы С. Т. Аксакову: "Я теперь приготовляю къ совершеной очисткъ первый томъ "М. Д.". Перемъняю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе и вижу, что печатаніе ихъ не можетъ обойтись безъ моего присутствія". Эти, казалось бы, послѣднія поправки вызвали необходимость переписки всей рукописи для печати. Дъйствительно, первые восемь мъсяцевъ слъдующаго года въ Римъ прошли въ переписываніи І тома, подъ диктовку Гоголя, его знакомыми, Пановымъ, потомъ Анненковымъ, затъмъ еще къмъ-то, и наконецъ послъднія 25 страницъ переписалъ самъ Гоголь. Это еще далеко не было концомъ. Въ сентябръ 1841 г. Гоголь привезъ эту рукопись въ Москву уже всю испещренную поправками и вклеенными новыми страницами вмъсто выръзанныхъ. Тотчасъ по прівздъ она была отдана въ переписку, кспія тоже покрылась сътью авторскихъ исправленій, съ нея снята вторая копія, которую въ свою очередь постигла та же участь. Послъднія поправки дълались не только передъ самой отдачей рукописи въ цензуру (12 дек. 1841 г.), но, въроятно, даже въ мартъ 1842 г. на подписанныхъ цензоромъ листахъ.

Наконецъ, въ маѣ того же года вышелъ въ свѣтъ I томъ "Мертвыхъ душъ". Гоголь включилъ въ него нѣсколько осторожныхъ намековъ на продолженіе поэмы, но дальнѣйшее углубленіе въ задачи второго тома и все усиливавшаяся склонность къ моральнымъ вопросамъ скоро возбудили въ немъ неудовлетворенность изданной первой частью и желаніе измѣненій и дополненій. Иногда здѣсь играли роль и чисто художественныя требованія. Такъ, несомнѣнно, послѣдними соображеніями вызванъ варіантъ IX главы, написанный, вѣроятно, въ концѣ 1842 г. или въ началѣ слѣдующаго, точно такъ же какъ въ "страницахъ, передѣланныхъ авторомъ по выходѣ въ свѣтъ I т." переносъ на автора мечтаній Чичикова надъ спискомъ умершихъ и

бъглыхъ крестьянъ.

Но важнѣе измѣненія и дополненія, сдѣланныя и задуманныя Гоголемъ вслѣдствіе новаго душевнаго настроенія, опредѣлявшаго и характеръ дальнѣйшаго развитія замысла и неудовлетворенность началомъ. Гоголь скоро перестаетъ быть доволенъ І томомъ. Давши было согласіе на 2-е изданіе разошедшейся книги въ концѣ 1843 г., онъ быстро беретъ его назадъ, и

черезъ два года уже лельетъ мысль передълать I томъ по новому плану и тогда только выпустить его, быть можетъ, вмъсть со второй и третьей частью. Для этой передълки ему нужны, считаетъ онъ, мнънія и указанія широкой публики, и вотъ онъ пишетъ, чтобы ихъ вызвать, "Предисловіе ко второму изданію". О томъ, въ какомъ родъ могли быть передълки, мы можемъ судить до извъстной степени по относящимся къ 1845—1846 гг. "Замъткамъ" и "Вновь найденнымъ страницахъ". Въ нихъ передъ нами—Гоголь въ періодъ "Переписки съ друзьями".

## H

Что касается II тома "Мертвыхъ Душъ", онъ, повидимому, уже сущестеовалъ въ наброскахъ съ конца 1840 г. или съ начала 1841 г. Работа шла медленно, трудно, авторъ былъ недоволенъ и не разъ уничтожалъ написанное; такъ, въ 1843 г. все написанное если и не было уничтожено, то подверглось коренной переработкъ. Лътомъ 1845 г. Гоголь выдержалъ тяжкую бользнь и готовился къ смерти: въ эту пору онъ сжегъ рукопись II тома и всв черновые къ ней наброски, потому что полагалъ, что въ своемъ настоящемъ видъ книга могла бы скоръе быть вредна, чъмъ полезна. Въ высшей степени важно все, что говоритъ онъ объ этомъ сожженіи въ "4-мъ письм' по поводу "М. Д.": "Не легко было сжечь пятил трудъ, производимый съ такими болъзненными напряженіями, гдъ всякая строка досталась потрясеніемъ, гдѣ было много такого, что составляло мои лучшія помышленія и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притомъ въ ту минуту, когда, видя предъ собой смерть, мнф очень хотфлось оставить послф себя хоть что-нибудь, обо мнъ лучше напоминающее". Далъе указаны въ общихъ чертахъ и причины недовольства. "Вывести нъсколько прекрасныхъ характеровъ, обнаруживающихъ высокое благородство нашей породы, ни къ чему не поведетъ. Оно возбудитъ только одну пустую гордость и хвастовство. Многіе у насъ ужъ и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мѣру русскими доблестями"... И ниже: "Бываетъ время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколъніе къ прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бываетъ время, что даже вовсе не слъдуетъ говорить о высокомъ и прекрасномъ, не показавши тутъ же ясно, какъ день, путей и дорогъ къ нему для всякаго. Послъднее обстоятельство было мало и слабо развито во второмътомъ "Мертвыхъ Душъ", а оно должно быть едва ли не главное; а потому онъ и сожженъ".

Ко времени этого сожженія ІІ томъ уже былъ оконченъ и значительно отдѣланъ (хотя никто не зналъ ни строки изъ него), объ этомъ ясно говорятъ слова Гоголя въ томъ же письмѣ, что едва пламя унесло послѣдніе листы книги, ея содержаніе вдругъ воскреснуло въ очищенномъ и свѣтломъ видѣ, подобно фениксу изъ костра, и онъ увидѣлъ, въ какомъ еще безпорядкѣ было то, "что я считалъ уже порядочнымъ и стройнымъ". Въ концѣ этого же письма (1846 г.) Гоголь надѣется быстро возстановить уничтоженный трудъ; "вѣрю, что если придетъ урочное время, въ нѣсколько недѣль

совершится то, надъ чъмъ провелъ пять болъзненныхъ лътъ".

Но дѣло не пошло быстро; письма Гоголя за два слѣдующихъ года полны сѣтованій на то, что пишется мало, съ трудомъ, и заявленій, что для успѣшной работы автору необходимо предварительно "внутренно состроиться", пройти цѣлый курсъ "душевнаго воспитанія", получить рядъ мнѣній о І томѣ отъ широкихъ круговъ читателей, познакомиться "съ вещественной и духовной статистикой Россіи" и т. п. Всей этой внутренней работой и наполнена главнымъ образомъ жизнь Гоголя за этотъ періодъ; изъ обшир-

ной переписки послъднихъ пътъ вырастаетъ книга "Выбранныя мъста изъ переписки съ друзьми", изданію которой авторъ придавалъ большое значеніе: книга, во-1-хъ, подводила итоги его "самовоспитанію", устанавливала многіе пункты его новаго міровоззрѣнія, во-2-хъ, она должна быть задѣть и расшевелить многихъ, заставить высказаться по поводу важныхъ и разнообразныхъ вопросовъ, затронутыхъ въ ней; всѣмъ этимъ Гоголь хотълъ воспользоваться для лучшаго знакомства съ Россіей и русскимъ обществомъ и освѣтить себѣ пути дальнѣйшей работы. Отчасти онъ достигъ желаемаго результата, котя, конечно, далеко не такъ представлялъ себъ значеніе и роль своей книги; живые и страстные толки о ней, большею частью неблагопріятные, серьезное недовольство друзей, безпошадное и глубоко важное письмо Бълинскаго-все это не осталось безъ вліянія и проложило свой слъдъ, но, разумъется, не опрокинуло основъ міросозерцанія автора. Выпускъ "Выбранныхъ мъстъ" и подведеніе итоговъ завершилось зимой 1848 г. давно задуманной поъздкой въ Герусалимъ, совершенно, впрочемъ, не принесшей ожидавшейся благодати и успокоенія.

Послъ Герусалима Гоголь поселяется въ Россіи и начиная съ осени цълый годъ проводитъ въ Москвъ; тутъ, повидимому, трудъ его двинулся успъшнъе впередъ. По крайней мъръ съ лъта 1849 г. онъ впервые начинаетъ знакомить друзей со II томомъ, читая ряду лицъ наиболѣе отдѣланныя главы, а кое-кому (какъ А. О. Смирновой, Шевыреву, И. И. Капнисту) — даже и не вполнъ оконченныя. Въ 1851 г. весь II томъ былъ написанъ и состоялъ, какъ и первый, изъ 11 главъ, но Гоголь, хотя временами думалъ и говорилъ о близкомъ напечатаніи, продолжалъ оставаться во многомъ неудовлетворенъ; восторженныя похвалы друзей, слышавшихъ нъсколько главъ, относились, повидимому, всего чаще къ художественной прелести описаній и изображенію характеровъ, недалеко отошедшихъ отъ личностей перваго тома; наиболъе же дорогіе теперь въ глазахъ автора элементы II тома — характеры положительные, идеальные, которые должны были открыть русскому обществу путь къ возрожденію, сказать ему могучее слово "впередъ!" и освътить дорогу, — очевидно, не вызывали такого энтузіазма, и этой стороной не вполнъ былъ доволенъ самъ Гоголь. Теперь можно считать окончательно установленнымъ, что именно глубокій внутренній голосъ истиннаго художника ръшилъ окончательное сожженіе всъхъ рукописей II тома передъ смертью; истребленіе многолѣтнаго труда въ нѣсколько минутъ, быть можетъ, подсказано было болѣзнью, какъ рѣшительнымъ толчкомъ, но въ глубокой основъ катастрофы лежали тъ же самые мотивы, которые вызвали сожженіе 1845 г. и вскрыты были самимъ Гоголемъ въ приведенномъ выше письмѣ 1846 г.

## III.

Извъстный намъ теперь въ двухъ редакціяхъ текстъ нѣсколькихъ главъ ІІ тома былъ извлеченъ изъ случайно находившихся въ моментъ сожженія въ чужихъ рукахъ разбитыхъ и неполныхъ тетрадей, писаннныхъ въ разное время, перемаранныхъ поправками, не всегда доведенными до конца и нелегко разбираемыми. Состояніемъ бумагъ объясняются пропуски, неоконченныя фразы и слова. Въ письмахъ и воспоминаніяхъ современниковъ, слышавшихъ чтеніе нѣсколькихъ главъ, осталось довольно много, хотя и отрывочныхъ, свѣдѣній о содержаніи ІІ (и ІІІ) тома, въ недошедшихъ до насъ частяхъ. Наиболѣе связный и подробный разсказъ данъ былъ братомъ А. О. Смирновой, Львомъ Арнольди, слышавшимъ чтеніе Гоголя въ деревнѣ у сестры лѣтомъ 1849 г. Приводимъ его полностью.

"Сколько мнѣ помнится, она (первая глава втерой части "М. Д.") начиналась иначе и, вообще, была лучше обработана, хотя содержаніе было то же. Хохотомъ генерала Бетрищева оканчивалась эта глава, а за нею слъдовала другая, въ которой описанъ весь день въ генеральскомъ домъ. Чичиковъ остался объдать. Къ столу явились, кромъ Улиньки, еще два лица: англичанка, исправлявшая при ней должность гувернантки, и какой-то испанецъ или португалецъ, проживавщій у Бетрищева въ деревить съ незапамятныхъ, временъ и неизвъстно для какой надобности. Первая была дъвица среднихъ лътъ, существо безцвътное, некрасивой наружности, съ большимъ тонкимъ носомъ и необыкновенно быстрыми глазами. Она держалась прямо. молчала по цѣлымъ днямъ и только безпрестанно вертѣла глазами въ разныя стороны съ глупо-вопросительнымъ взглядомъ. Португалецъ, скольке я помню, назывался Экспантонъ, Хситендонъ, или что-то въ этомъ родъ: не помню твердо, что вся дворня генерала называла его просто-Эскадронъ. Онъ тоже постоянно молчалъ, но послѣ обѣда долженъ былъ играть съ генераломъ въ шахматы. За объдомъ не произошло ничего необыкновеннаго. Генералъ былъ веселъ и шутилъ съ Чичиковымъ, который ълъ съ большимъ аппетитомъ; Улинька была задумчива, и лицо ея оживлялесь только тогда, когда упоминали о Тентетниковъ. Послъ объда генералъ сълъ играть съ испанцемъ въ шахматы и, подвигая шашки впередъ, безпрестанно повторялъ: "полюби насъ бъленькими..." — "Черненькими, ваше превосходительство", перебивалъ его Чичиковъ. "Да, повторялъ генералъ, полюби насъ черненькими, а бъленькими насъ Самъ Господь Богъ полюбитъ". Черезъ пять минутъ онъ опять ошибался и начиналъ опять: "полюби насъ бъленькими", и опять Чичиковъ поправлялъ его, и опять генералъ, смъясь, повторялъ: "полюби насъ черненькими, а бъленькими насъ Самъ Господь Богъ полюбитъ". Послѣ нѣсколькихъ партій съ испанцемъ генералъ предложилъ Чичикову сыграть одну или двъ партіи, и тутъ Чичиковъ выказалъ необыкновенную повкость. Онъ игралъ очень хорошо, затруднялъ генерала своими ходами и кончилъ тъмъ, что проигралъ; генералъ былъ очень доволенъ тъмъ, что побъдилъ такого сильнаго игрока, и еще болъе полюбилъ за это Чичикова. Прощаясь съ нимъ, онъ просилъ его возвратиться скоръе и привезти съ собой Тентетникова. Прівхавъ къ Тентетникову въ деревню, Чичиковъ разсказываетъ ему, какъ грустна Улинька, какъ жалветъ генералъ, что его не видитъ, что генералъ совершенно раскаивается и, чтобы кончить недоразумѣніе, намѣренъ самъ первый къ нему пріѣхать съ визитомъ и просить у него прощенія. Все это Чичиковъ выдумалъ. Но Тентетниковъ, влюбленный въ Улиньку, разумъется, радуется предлогу и говоритъ, что если все это такъ, то онъ не допуститъ генерала до этого, а самъ завтра же готовъ ъхать, чтобы предупредить его визитъ. Чичиковъ это одобряетъ, и они условливаются ъхать вмъстъ на другой день къ генералу Бетрищеву. Вечеромъ того же дня Чичиковъ признается Тентетникову, что совралъ, разсказавъ Бетрищеву, что будто бы Тентетниковъ пишетъ исторію о генералахъ. Тотъ не понимаетъ, зачъмъ это Чичиковъ выдумалъ, и не знаетъ, что ему дълать, если генералъ заговоритъ съ нимъ объ этой исторіи. Чичиковъ объясняетъ, что и самъ не знаетъ, какъ это у него сорвалось съ языка; но что дъло уже сдълано, а потому убъдительно просить его, ежели онъ уже не намъренъ лгать, то чтобы ничего не говорилъ, а только бы не отказывался ръшительно отъ этой исторіи, чтобы его не скомпрометировать передъ генераломъ. За этимъ слъдуетъ поъздка ихъ въ деревню генерала, встръча Тентетникова съ Бетрищевымъ, съ Улинькой и наконецъ обѣдъ. Описаніе этого объда, по моему мнънію, было лучшее мъсто второго тома. Генералъ сидълъ посрединъ, по правую его руку Тентетниковъ, по лъвую Чичиковъ, подпъ

Чичикова Улинька, подлъ Тентетникова испанецъ, а между испанцемъ и Улинькой англичанка; всъ казались довольны и веселы. Генералъ былъ доволенъ, что помирился съ Тентетниковымъ и что могъ поболтать съ человъкомъ, который пишетъ исторію отечественныхъ генераловъ; Тентетниковъ тъмъ, что почти противъ него сидъла Улинька, съ которою онъ по временамъ встръчался взглядами; Улинька была счастлива тъмъ, что тотъ, кого она любила, опять съ ними, и что отецъ опять съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, и наконецъ Чичиковъ былъ доволенъ своимъ положеніемъ примирителя въ этой знатной и богатой семьв. Англичанка свободно вращала глазами, испанецъ глядълъ въ тарелку и поднималъ свои глаза только тогда, какъ вносили новое блюдо. Примътивъ лучшій кусокъ, онъ не спускалъ съ него глазъ во все время, покуда блюдо обходило кругомъ стола или покуда лакомый кусокъ не попадалъ къ кому-нибудь на тарелку. Послъ второго блюда генералъ заговорилъ съ Тентетниковымъ о его сочиненіи и коснулся 12-го года. Чичиковъ струхнулъ и со вниманіемъ ждалъ отвѣта. Тентетниковъ ловко вывернулся. Онъ отвъчалъ, что не его дъло писать исторію кампаніи отд'єльных сраженій и отд'єльных личностей, игравших роль въ этой войнъ, что не этими геройскими подвигами замъчателенъ 12-й годъ, что много было историковъ этого времени и безъ него; но что надобно взглянуть на эту эпоху съ другой стороны: важно, по его мнѣнію, то, что весь народъ всталъ, какъ одинъ человѣкъ, въ защиту отечества; что всѣ расчеты, интриги и страсти умолкли на это время; важно, какъ всѣ сословія соединились въ одномъ чувствъ любви къ отечеству, какъ каждый спъшилъ отдать послѣднее свое достояніе и жертвоваль всѣмъ для спасенія общаго дъла; вотъ что важно въ этой войнъ и вотъ что желалъ онъ описать въ одной яркой картинъ, со всъми подробностями этихъ невидимыхъ подвиговъ и высокихъ, но тайныхъ жертвъ! Тентетниковъ говорилъ довольно долго и съ увлеченіемъ, весь проникнулся въ эту минуту чувствомъ любви къ Россіи. Бетрищевъ слушалъ его съ восторгомъ, и въ первый разъ такое живое, теплое слово коснулось его слуха. Слеза, какъ брильянтъ чистъйшей воды, повисла на съдыхъ усахъ. Генералъ былъ прекрасенъ; а Улинька? Она вся впилась глазами въ Тентетникова; она, какъ музыкой, упивалась его ръчами; она любила его, она гордилась имъ! Испанецъ еще болъе потупился въ тарелку; англичанка съ глупымъ видомъ оглядывала всъхъ, ничего не понимая. Когда Тентетниковъ кончилъ, водворилась тишина, всѣ были взволнованы... Чичиковъ, желая помъстить и свое слово, первый прервалъ молчаніе. "Да", сказалъ онъ: "страшные холода были въ 12-мъ году!"—"Не о холодахъ тутъ ръчъ", замътилъ генералъ, взглянувъ на него строго. Чичиковъ сконфузился. Генералъ протянулъ руку Тентетникову и дружески благодарипъ его; но Тентетниковъ былъ совершенно счастливъ тъмъ уже, что въ глазахъ Улиньки прочелъ себъ одобреніе. Исторія о генералахъ была забыта. День прошелъ тихо и пріятно для всѣхъ.—Послѣ этого я не помню порядка. въ которомъ слѣдовали главы; помню, что послѣ этого дня Улинька рѣшилась говорить съ отцомъ своимъ серьезно о Тентетниковъ. Передъ этимъ ръшительнымъ разговоромъ, вечеромъ, она ходила на могилу матери, и въ молитвъ искала подкръпленія своей ръшимости. Послъ молитвы вошла она къ отцу въ кабинетъ, стала передъ нимъ на колѣни и просила его согласія и благословенія на бракъ съ Тентетниковымъ. Генералъ долго колебался и наконецъ согласился. Былъ призванъ Тентетниковъ и ему объявили о согласіи генерала. Это было черезъ насколько дней посла мировой. Получивъ согласіе, Тентетниковъ, внѣ себя отъ счастья, оставилъ на минуту Улиньку и выбъжалъ въ садъ. Ему нужно было остаться одному съ самимъ собою. Счастье его душило!.. Тутъ у Гоголя были двъ чудныя лирическія стра-

ницы.—Въ жаркій пътній день, въ самый полдень, Тентетниковъ въ густомъ, тънистомъ саду, и кругомъ его мертвая, глубокая тишина. Мастерскою кистью описанъ былъ этотъ садъ, каждая вѣтка на деревьяхъ, палящій зной въ воздухъ, кузнечики въ травъ, и всъ насъкомыя, и наконецъ все то, что чувствовалъ Тентетниковъ, счастливый, любящій и взаимно любимый!—Я живо помню, что это описаніе было такъ хорошо, въ немъ было столько силы, колорита, поэзіи, что у меня захватывало дыханіе. Гоголь читалъ превосходно. - Въ избыткъ чувствъ, отъ полноты счастья, Тентетниковъ плакалъ и тутъ же поклялся посвятить всю свою жизнь своей невъстъ. Въ эту минуту въ концъ аллеи показывается Чичиковъ. Тентетниковъ бросается къ нему на шею и благодаритъ его. "Вы мой благодътель, вамъ обязанъ я моимъ счастіемъ; чъмъ могу возблагодарить васъ?.. всей моей жизни мало для этого... "У Чичикова въ головъ тотчасъ блеснула своя мысль: "Я ничего для васъ не сдъпалъ; это случай", отвъчалъ онъ: "я очень счастливъ, но вы легко можете отблагодарить меня!"-, Чъмъ, чъмъ?" повторилъ Тентетниковъ: "скажите скоръе, и я все сдълаю". Тутъ Чичиковъ разсказываетъ о своемъ мнимомъ дядъ и о томъ, что ему необходимо хотя на бумагъ имъть 300 душъ. "Да зачъмъ же непремънно мертвыхъ?" говоритъ Тентетниковъ, не хорошо понявшій, что собственно добивается Чичиковъ. "Я вамъ на бумагъ отдамъ всъ мои 300 душъ, и вы можете показать наше условіе вашему дядюшкъ, а послъ, когда получите отъ него имъніе, мы уничтожимъ купчую". Чичиковъ остолбенъпъ отъ удивленія. "Какъ вы не боитесь сдълать это?.. Вы не боитесь, что я могу васъ обмануть... употребить во зло ваше довъріе?" Но Тентетниковъ не далъ ему кончить. "Какъ!" воскликнулъ онъ: "сомнъваться въ васъ, которому я обязанъ болъе чъмъ жизнью". Тутъ они обнялись, и дъло было ръшено между ними. Чичиковъ заснулъ сладко въ этотъ вечеръ. На другой день въ генеральскомъ домѣ было совѣщаніе, какъ объявить роднымъ генерала о помолвкъ его дочери, письменно или чрезъ кого-нибудь, или самимъ ъхать. Видно, что Бетрищевъ очень безпокоился о томъ, какъ примутъ княгиня Зюзюкина и другіе знатные его родные эту новость. Чичиковъ и тутъ оказался очень полезенъ: онъ предпожилъ объъхать всъхъ родныхъ генерала и извъстить о помолвкъ Улиньки и Тентетникова. Разумъется, онъ имълъ въ виду при этомъ все тъ же мертвыя души. Его предложеніе принято съ благодарностью. "Чего лучше?" думалъ генералъ: "онъ человъкъ умный, приличный; онъ сумъетъ объявить объ этой свадьбъ такимъ образомъ, что всъ будутъ довольны". Генералъ для этой поъздки предложилъ Чичикову дорожную двухмъстную коляску заграничной работы, а Тентетниковъ-четвертую лошадь. Чичиковъ долженъ былъ отправиться черезъ нѣсколько дней. Съ этой минуты на него всѣ стали смотръть въ домъ Бетрищева, какъ на домашняго, какъ на друга дома. Вернувшись къ Тентетникову, Чичиковъ тотчасъ же позвалъ къ себъ Селифана и Петрушку и объявилъ имъ, чтобы они готовились къ отъъзду. Селифанъ въ деревнъ Тентетникова совсъмъ измънился, спился и не походилъ вовсе на кучера, а лошади совсъмъ оставались безъ присмотра. Петрушка же совершенно предался волокитству за крестьянскими дъвками. Когда же привезли отъ генерала легкую, почти новую коляску и Селифанъ увидълъ, что онъ будетъ сидъть на широкихъ козпахъ и править четырьмя пошадьми въ рядъ, то всъ кучерскія побужденія въ немъ проснулись, и онъ сталъ, съ большимъ вниманіемъ и съ видомъ знатока, осматривать экипажъ и требовать отъ генеральскихъ людей разныхъ запасныхъ винтовъ и такихъ ключей, какихъ даже никогда и не бываетъ. Чичиковъ тоже думалъ съ удовольствіемъ о своей поъздкъ: какъ онъ разляжется на эластическихъ съ пружинами подушкахъ и какъ четверня въ рядъ понесетъ его легкую, какъ перышко, коляску".

Дополняемъ разсказъ Арнольди свъдъніями изъ воспоминаній А. О. Смирновой. Она сообщала, что въ дальнъйшемъ развитіи поэмы недостаетъ (сейчасъ) описанія деревни Вороного-Дрянного, изъ которой Чичиковъ перевзжаєтъ къ Костанжогло. Потомъ нѣтъ ни слова объ имѣніи Чегранова (другіе читаютъ: Чаграпова), управляемомъ молодымъ человъкомъ, недавно выпущеннымъ изъ университета. Тутъ Платоновъ, спутникъ Чичикова, ко всему равнодушный, заглядывается на (женскій) портретъ, а потомъ они встръчаютъ у брата генерала Бетрищева живой подлинникъ этого портрета, и начинается романъ, изъ котораго Чичиковъ, какъ изъ всъхъ другихъ обстоятельствъ, каковы бы они ни были, извлекаетъ свои выгоды. Несомнънно, объ этомъ "романъ" сообщаетъ Арнольди по разсказамъ своей сестры (которая слышала больше главъ, чъмъ онъ). Вотъ его сообщеніе.

"Удивительно хорошо отдълано было одно лицо въ одной изъ главъ: это лицо-эманципированная женщина-красавица, избалованная св'ьтомъ, кокетка, проведшая свою молодость въ столицъ, при дворъ и за границей. Судьба привела ее въ провинцію; ей уже за 35 літть; она начинаетъ это чувствовать; ей скучно, жизнь ей въ тягость. Въ это время она встръчается съ вездъ и всегда скучающимъ Платоновымъ, который также израсходовалъ всего себя, таскаясь по свътскимъ гостинымъ. Имъ обоимъ показалась ихъ встръча въ глуши, среди ничтожныхъ людей, ихъ окружающихъ, какимъ-то великимъ счастьемъ; они начинаютъ привязываться другъ къ другу, и это новое чувство, имъ незнакомое, оживляетъ ихъ; они думаютъ, что любятъ другъ друга, и съ восторгомъ предаются этому чувству. Но это оживленье, это счастіе было только на минуту, и черезъ мѣсяцъ послѣ перваго признанія они замізчають, что это была только вспышка, капризъ, что истинной любви тутъ не было, что они и неспособны къ ней, и затъмъ наступаетъ съ объихъ сторонъ охлажденіе, и потомъ опять скука и скука, и они, разумъется, начинаютъ скучать въ этотъ разъ еще болъе, чъмъ прежде".

Кн. Д. А. Оболенскій въ своихъ вспоминаніяхъ дополняетъ нъсколько

разсказъ Арнольди.

"Я могу указать", пишеть онъ: "еще нъсколько мотивовъ изъ послъднихъ главъ 2-й части, о которыхъ г. Арнольди не упоминаетъ, но которые я слышалъ отъ Шевырева. Напр., въ то время, когда Тентетниковъ, пробужденный отъ своей апатіи вліяніемъ Улиньки, блаженствуетъ, будучи ея женихомъ, его арестовываютъ и отправляютъ въ Сибирь; этотъ арестъ имъетъ связь съ тъми сочиненіями, которыя онъ готовилъ о Россіи, и съ дружбой съ недоучившимся студентомъ съ вреднымъ пиберальнымъ направленіемъ. Оставляя деревню и прощаясь съ крестьянами, Тентетниковъ говоритъ имъ прощальное слово (которое, по словамъ Шевырева, было замъчательное художественное произведенье). Улинька слъдуетъ за Тентетниковымъ въ Сибирь, —тамъ они вънчаются и проч.".

Наконецъ, послѣднее свѣдѣніе даетъ намъ архим. Өеодоръ (Бухаревъ), писавшій разборъ І т. "Мертвыхъ Душъ" и сносившійся по этому поводу съ Гоголемъ. Въ своихъ воспоминаніяхъ объ этомъ 1848 г. ("Три письма къ

Н. В. Гоголю". Спб. 1861 г.) онъ говоритъ:

"Помнится, когда кое-что прочиталъ я Гоголю изъ моего разбора "Мертвыхъ Душъ", желая только познакомить его съ моимъ способомъ разсмотрънія этой поэмы, я его прямо спросилъ, чъмъ именно должна кончиться эта поэма. Онъ, задумавшись, выразилъ свое затрудненіе высказать это съ обстоятельностью. Я возразилъ, что мнъ нужно только знать, оживетъ ли, какъ слъдуетъ, Павелъ Ивановичъ. Гоголь какъ будто съ радостью подтвердилъ, что это непремънно будетъ, и оживленію его послужитъ прямымъ участіемъ самъ царь, и первымъ вздохомъ Чичикова для истинной прочной

жизни должна кончиться поэма... "А прочіе спутники Чичикова въ "Мертвыхъ Душахъ"? спросилъ я Гоголя: "и они тоже воскреснутъ?"—"Если захо-

Тятъ", отвътилъ онъ съ улыбкою..."

Изъ этихъ спутниковъ Чичикова въ I т., повидимому, долженъ былъ переродиться между прочимъ Плюшкинъ. Въ письмъ поэту Языкову ("Выбранныя мъста") Гоголь восклицаетъ: "Воззови, въ видъ сильнаго лирическаго воззванія, къ прекрасному, но дремлющему человъку. Брось ему съ берега доску и закричи во весь голосъ, чтобы спасалъ свою бъдную душу...", и кончаетъ: "О, если бъ ты могъ сказать ему то, что долженъ сказать мой Плюшкинъ, если доберусь до третьяго тома "Мертвыхъ Душъ"!



## СОДЕРЖАНІЕ.

| "Мертвыя души" т. II (въ исправленномъ видъ)"Похожденія Чичикова или Мертрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |     |     |   |   | Cmj                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|
| "Похожденія Чичикова или Мертвыя души" т. II (одна изъ первон Вновь найденныя страницы изъ 2 части "Мертвыхъ душъ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ач. | ре | дан | Ц.) | , | ٠ | . 11                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |     |     |   |   |                                                                 |
| РИСУНКИ НА ОТДЪЛЬНЫХЪ ЛИСТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XI  | Ь. |     |     |   |   |                                                                 |
| Портретъ Гоголя раб. Э. Мамонова "Породистыя дѣвки". Акварель П. Боклевскаго Появленіе Улиньки Бетрищевой въ кабинетѣ. Рис. В. Комарова Пѣтухъ заказываетъ повару обѣдъ. Его же Чичиковъ у Костанжогло. Его же Чичиковъ. Акварель П. Боклевскаго Муразовъ у Чичикова въ тюрьмѣ. Рис. В. Комарова Селифанъ и Петрушка, Акварель П. Боклевскаго Въѣздъ Чичикова въ усадьбу Пѣтуха. Рис. Н. Пирогова Петръ Петровичъ Пѣтухъ. Акварель П. Боклевскаго Чичиковъ въ усадьбѣ у Платонова. Рис. М. Зайцева Бричка Чичикова ставится на полозки. Рис. Н. Пирогова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |     | •   |   |   | . 32<br>. 40<br>. 54<br>. 70<br>. 98<br>. 104<br>. 146<br>. 162 |
| РИСУНКИ ВЪ ТЕКСТЪ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |     |     |   |   |                                                                 |
| Заглавный листъ. Собственноручн. рисун. Н. Гоголя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |     |   |   |                                                                 |
| The state of the s |     |    |     |     |   |   | 3                                                               |
| The Property of the Doknesckard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    | ٠   | ٠   |   |   | 7                                                               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |     |     |   | • | 11                                                              |
| " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    | Ĭ   |     |   |   | 15                                                              |
| 12 ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |     |     |   |   | 25                                                              |
| Formula " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |     |     |   |   | 33                                                              |
| porprinted b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |     |     |   |   | 37                                                              |
| oddbod IIBIyad, FUC. W. Jawilega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |     |     |   |   |                                                                 |
| Катанье на лодкъ у Пътуха. Рис. М. Зайцева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |     |     |   |   | 53                                                              |

| Хлобуевъ.               |      |    |     |          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  | ( | Cmp. |  |  |
|-------------------------|------|----|-----|----------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|------|--|--|
|                         | Рис. | Π. | Бок | левскаго |   |   |   |   | ٠ |  |   |   |   |   |   |   |  | ٠ | 75   |  |  |
| Муразовъ                | 17   | 11 |     | 59       | ٠ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   | 91   |  |  |
| Онуфрій Ивановичъ       | 11   | 17 |     | 19       |   | ٠ | ٠ |   |   |  |   |   | ۰ | 0 |   |   |  |   | 131  |  |  |
| Приказчикъ Тѣнтѣтникова | 17   | 11 |     | 19       | ۰ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 0 |  |   | 133  |  |  |
| Вишнепокромовъ          | 17   | 91 |     | 11       |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   | 135  |  |  |
| Породистая дѣвка        | 29   | 17 |     | 97       |   |   | ٠ | ۰ |   |  |   | 4 |   | 0 | ٠ | ٠ |  |   | 147  |  |  |
| Бетрищевъ               | "    | 12 |     | **       |   |   |   |   |   |  | 4 |   |   |   |   |   |  |   | 151  |  |  |
| Пѣтухъ                  |      |    |     |          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   | 167  |  |  |

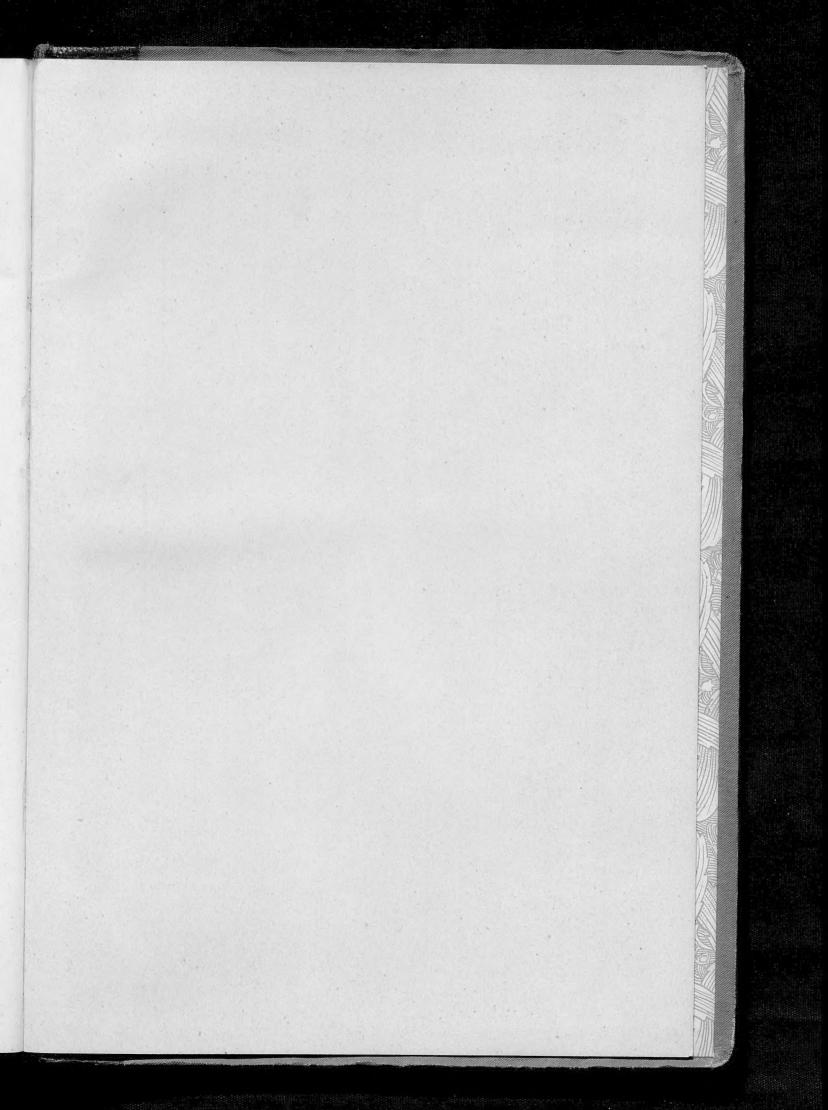





